

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





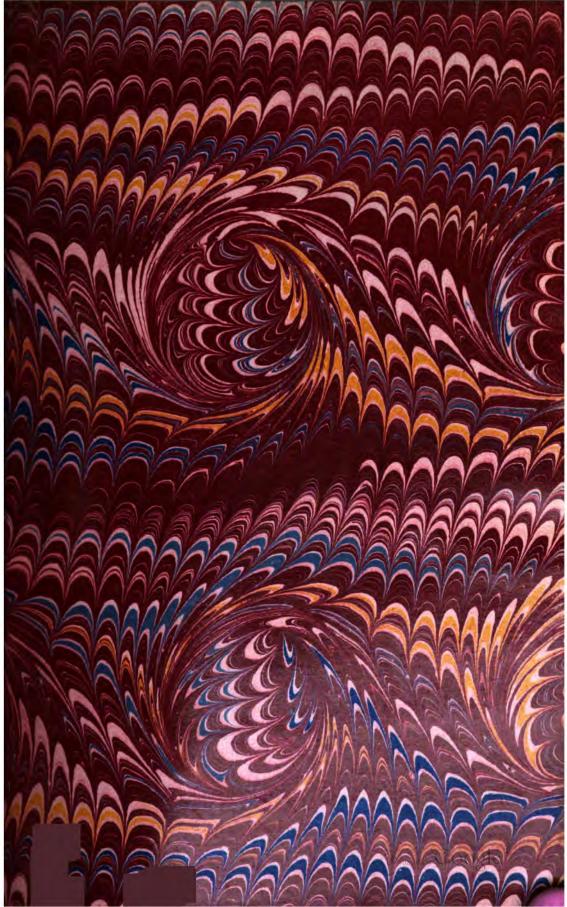

# СОЧИНЕНІЯ А. ПУШКИНА.

VIII.



# СОЧИНЕНІЯ

Aorekeandpa Hyukuna.

томъ восьмои

#### CAHRTHETEPBYPT'S.

BT THUOTPAOIN SECURARIUM SAFOTOBREHIS FOCYARPCTBERHEINTS BYMAITS.

MDCCCXXXVIII.



#### печатать позволяется,

- съ тъмъ, чтобы по напечатанін, представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Санктиетербургъ, Апръля 3 дня 1837 года.

Ценсоръ Никитенко.

## Hobectu Beakuha.

### ПРЕДИСЛОВІЕ.\*

Взявщись хлопотать объ изданіи книги, предлагаемой нынь публикь, мы желали къ оной присовокупить котя краткое жизнеописаніе покойнаго автора, и тымь отчасти удовлетворить сираведливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы къ Маръв Алексвевнъ Трафилиной, ближайшей родственниць и наслъдниць Ивана Петровича Бълкина; но къ сожальнію, ей невозможно было намъ доставить ни какого о немъ извъстія, ибо покойникъ вовсе не быль ей знакомъ. Она совътовала намъ отнестись но сему предмету къ одному почтен-

\* Передъ-повъстями, которыя изданы были авторомъ подъ пазваніемъ повъстей покойнаго Ивана Петровига Вълкина, онъ напечаталь это предпеловіе съ слъдующимъ винграфонъ изъ Фонвизина:

Г-на Простакова То, ной бегинка, онъ ещо съимала къ исторілиъ жотникъ

Скотнинъ. Интрофанъ но ниъ.

. Hedopocas.

ному мужу, бывшему другомъ Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующій желаемый ответь. Помещаемь его безо всякихъ перемень и примечаній, какъ драгоценный памятникъ благороднаго обрава миеній и трогательнаго дружества, а вместе съ темъ, какъ и весьма достаточное біографическое известіе.

#### Милостивый Государь мой \*\* \*\*!

Почтеннъйшее письмо ваше, отъ 15-го сего мъсяща, получить имълъ я честь 23 сего же мъсяща, въ коемъ вы изъявляете инъ свое желаніе имъть подробное извъстіе о времени рожденія и смерти, о службь, о домашнихъ обстоятельствахъ, также и о занятіяхъ и нравъ покойнаго Ивана Петровича Бълкина, бывшаго моего искренняго друга и сосъда по помъстьямъ. Съ великимъ моимъ удовольствіемъ исполняю сіе ваше желаніе и препровождаю къ вамъ, милостивый государь мой, все, что изъ его разговоровъ, а также изъ собственныхъ моихъ наблюденій запомнить могу.

Иванъ Петровичь Белкинъ родился отъ честныхъ и благородныхъ родителей въ 1798 году въ сель Горюхинъ. Покойный отецъ его, Секундъ-Маіоръ Петръ Ивановичь Белкинъ, былъ женатъ на дъвицъ Пелагеъ Гавриловнъ изъ дому Трафили-

ныхъ. Онъ быль человъкъ не богатый, но умвренный, и по части хозяйства весьма смышленный. Сынъ ихъ получиль первоначальное образование отъ деревенскаго дьячка. Сему-то почтенному мужу быль онъ, кажется, обязань охотою къ чтенію и занятіямъ по части Русской Словесности. Въ 1815 году, вступиль онъ въ службу въ пъхотный егерскій полкъ (числомъ не упомню), въ коемъ и находился до самаго 1825 года. Смерть его родителей, почти въ одно время приключившаяся, понудила его подать въ отставку и прівхать въ село Горюхино, свою отчину.

Вступивъ въ управленіе имънія, Иванъ Петровичь, по причинъ своей неопытности и магкосердія, въ скоромъ времени запустиль хозяйство и ослабиль строгой порядокъ, заведенный покойнымъ его родителемъ. Смънивъ исправнаго и расторопнаго старосту, конмъ крестьяне его (по ихъ привычкъ) были недовольны, поручилъ онъ управленіе села старой своей ключницъ, пріобрътшей его довъренность искуствомъ расказывать исторіи. Сія добрая, но глупая старуха не умъла никогда различить двадцатипятирублевой ассигнаціи отъ пятидесятирублевой; крестьяне, коммъ она всъмъ была кума, ея вовсе не боялись; ими выбранный староста до того имъ потворствоваль, плутуя заодно, что Иванъ Петровить принужденъ быль

отивнить барщину и учредить весьма умвренный оброкь; но и туть крестьине, нользуясь его слабостію, на первый годъ выпросили себв нарочную льготу; а въ следующіе боле двухъ третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобнымь; и туть были недомики.

Бывь пріятель покойному родителю Ивана Петровича, я почиталь долгомь предлагать и сыну свои совъты, и неоднократно вызывался возстановить прежній, имъ упущенный, порядокъ. Для сего, прівхавь однажды къ нему, потребоваль я хозяйственныя книги, призваль плута старосту, и въ присутстви Ивана Петровича занялся разсмотраніемь оныхь. Молодой хозяннь сначала сталь следовать за мною со всевозможнымь вниманіемъ и прильжностію; но какъ по счетамъ оказалось, что въ последніе два года число крестьянъ умножилось, число же дворовыхъ птицъ и домашняго скота нарочито уменьшилось, то Ивань Петровичь довольствовался симъ первымъ сведеніемъ и далье меня не слушаль, и въ ту самую минуту, какъ я своими разысканіями и строгими допросами плута старосту въ крайнее замъшательство привель, и къ совершенному безмолвію принудиль, съ великою моею досадою услышаль я Ивана Петровича кръпко храпящаго на своемъ стуль. Съ техъ поръ пересталь я вившиваться

въ его хозяйственным распоряженія и предаль его дъла (какъ и онъ самъ) распоряженію Всевышняго.

Сіе дружескихъ нашихъ сношеній ни сколько впрочемъ не разстроило; ибо я, собользнуя его слабости и пагубному нерадьнію, общему молодымъ нашимъ дворянамъ, искренно любилъ Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодаго человых столь кроткаго и честнаго. Съ своей стороны Иванъ Петровичь оказывалъ уваженіе къ мониъ льтамъ и сердечно былъ ко мив привсрженъ. До самой кончины своей онъ почти каждый денъ со мною видълся, дорожа простою моею бесьдою, котя ни привычками, ни образомъ мыслей, ни правомъ, мы большею частію другь съ другомъ не сходствовали.

Иванъ Петровичь вель жизнь самую умъренную, избъгаль всякаго рода излишествъ; никогда не случалось мнъ видъть его навесель (что въ краю нашемъ за неслыханное чудо почесться можетъ); къ женскому же полу имълъ онъ великую склонность, но стыдливость была въ немъ истинно дъвическая \*.

<sup>\*</sup> Следуеть анекдоть, коего мы не номе: даемь, полагая его излишнимь; впрочемь уверяемь читателя, что онъ ничего предосудительнаго памяти Ивана Петрорича Белкина въ себе не заключаеть.

Кромв повыстей, о которыхъ въ письмв вашемъ упоминать изволите, Иванъ Петровичь оставиль множество рукописей, которыя частію у меня находятся, частію употреблены его ключницею на разныя домашнія потребы. Такимъ образомъ прошлою зимою всв окна ея флигеля заклеены были первою частію романа, котораго онъ не кончиль. Вышеупомянутыя повъсти были, кажется, первымъ его опытомъ. Онв., такъ сказываль Ивань Петровичь, большею частію справедливы и слышаны имъ отъ разныхъ особъ \*. Однакожъ имена въ нихъ почти всв вымышлены имъ самимъ, а названія сель и деревень заимствованы изъ нашего околодка, отъ чего и моя деревня гдв-то упомянута. Сіе произошло не отъ злаго какого либо намъренія, но единственно отъ недостатка воображенія.

Иванъ Петровичь осенью 1828 года занемогъ простудною лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ, не смотря на неусыпныя старанія

<sup>\*</sup> Въ самомъ дълъ, въ рукописи г. Бълкина, надъ каждой повъстію рукою автора надписано: слышано мною отъ такой-то особы (чинъ или званіе и заглавныя буквы имени и фамиліи). Выписываемъ для любопытныхъ изыскателей: Смотритель расказанъ былъ ему Титулярнымъ Совътникомъ А. Г. Н., Выстриля, Подполковникомъ И. Л. П., Гробовщикъ, прикащикомъ Б. В., Метель и Барышил, дъвнцею К. П. Т.

уваднаго нашего лекаря, человъка весьма искуснаго, особенно въ леченіи закоренълыхъ больвней, какъ-то мозолей, и тому подобное. Онъ скончался на можхъ рукахъ на 30-иъ году отъ рожденія, и похороненъ въ церкви села Горюхина бливъ покойныхъ его родителей.

Иванъ Петровичь былъ росту средняго, глаза имълъ сърые, волоса русые, носъ прямой; лицемъ былъ блёденъ и худощавъ.

Воть, милостивый государь мой, все, что могь и приномнить, касательно образа жизни, занятій, нрава и наружности покойнаго сосьда и пріятеля моего. Но въ случав, если заблагоразсудите сдылать изъ сего моего письма какое либо употребленіе, всепокорньйше прошу никакъ имени моего не упоминать; ибо хотя и весьма уважаю и люблю сочинителей, но въ сіе званіе вступить полагаю излишнимъ и въ мои льта неприличнымъ. Съ истиннымь мониъ почтеніемъ и проч.»

1830 году, Ноября 16. Село Ненарадово.

Почитая долгомъ уважить волю почтеннаго друга автора нашего, приносимъ ему глубочайизмо благодарность за доставленныя намъ извъстія, и надъемся, что публика оцънить ихъ
искренность и добродушіе.

## выстрълъ.

#### выстрыль.

T.

Стрълялись им.

BAPATMECKIË.

Я поклядся экстралить его по праву дувли (За ими», остался още ной выстраль.).

Весерь на висуаки.

Мы стояли въ мъстечкъ \*\*\*. Жизнь армейскаго офицера извъстна. Утромъ ученье, манежъ; объдъ у полковаго командира или въ жидовскомъ трактиръ; вечеромъ пуншъ и карты. Въ \*\*\* не было ни одного открытаго дома, ни одной невъсты; иы собирались другъ у друга, гдъ, кромъ своихъ мундировъ, не видали ничего.

Одинъ только человъкъ принадлежалъ нашему обществу, не будучи военнымъ. Ему было около тридцати пяти лътъ, и иы за то почитали его старикомъ. Онытиость давала ему передъ нами многія преимущества; къ тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нравъ и злой языкъ имълн сильное вліяніе на молодые напи умы. Какая-то

Tous I'III.

таинственность окружала его судьбу; онъ казался Русскимъ, а носиль иностранное имя. Нъкогда онъ служиль въ гусарахъ, и даже счастливо; никто не зналь причины, побудившей его выйти въ отставку и поселиться въ бедномъ местечке, где жиль онь вивств и бедно и расточительно: ходиль вычно прпкомр, вр изношенномр черномр сертукв, а держаль открытый столь для всвхы офицеровъ нашего полка. Правда, объдъ его состояль изъ двухъ или трехъ блюдъ, изготовленныхъ отставнымъ солдатомъ, но шампанское лилось притомъ ръкою. Никто не зналъ ни его состоянія, ни его доходовъ, и никто не осмѣливался о томъ его спранивать. У него водились книги, большею частію военныя, да романы. Онъ охотно даваль ихъ читать, никогда не требуя ихъ назадъ; за то никогда не возвращалъ хозямну книги, имъ занятой. Главное упражнение его состояло въ стральба изъ пистолета. Станы его коинаты были всв источены пулими, всв въ скважинахъ, какъ соты нуелиные. Вогатое собраніе пистолетовъ было единственной роскошью быдной мазанки, гдв онь жиль. Искуство, до коего достигь онь, было неимоверно, и если бъ онъ вызвался пулей обить групцу съ фуражки кого бъ то ни было, никто бъ въ нашемъ полку не усомнился подставлть ему своей головы. Разговоръ

жежду нами касалси часто поединковъ. Сильвіо (такъ назову его) никогда въ него не вмънивался. На вепросъ, случалось ли ему драться, отвъчаль онь сухо, что случалось, но въ подробности не входиль, и видно было, что таковые вопросы были ему непріятны. Мы полагали, что на совъсти его лежала какая нибудь несчастная жертва его ужаснаго искуства. Впрочемъ намъ и въ голову не приходило подозръвать въ немъ что нибудь похожее на робость. Есть люди, коихъ одна маружность удаляеть таковыя подозрънія. Нечанивий случай всёхъ насъ изумиль.

Однажды человъкъ десять нашихъ офицеровъ объдали у Сильвіо. Пили по обыкновенному, то есть, очень много; посль объда стали мы уговаривать хозяина прометать намъ байкъ. Долго онъотказывался, ибо никогда почти не игралъ; наконець велъль подать карты, высыналь на столь полсотни червонцевъ и сълъ метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвіо имълъ обыкновеніе за игрою хранить совершенное молчаніе, никогда не спориль и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то онъ тотчась или доплачиваль достальное, или записываль лишмее. Мы ужъ это знали и не мъщали ему хозяйничать по своему; но между нами находился офицеръ, нёдявно къ намъ переведенный. Опъ, играя туть

же, въ разсъянности загнуль лишній уголь. Сильвіо взяль мізль и уровняль счеть по своему обыкновенію. Офицеръ, думая, что онъ ошибся, пустился въ объясненія. Сильвіо молча продолжаль метать. Офицерь, потерявь теривніе, взяль щетку и стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильвіо взяль мель и записаль снова. Офицеръ, разгоряченный виномъ, игрою и смъхомъ товарищей, почель себя жестоко обиженнымь, н въ бъщенствъ схвативъ со стола мъдный шандаль, пустиль его въ Сильвіо, который едва успыль отклониться отъ удара. Мы смутились. Сильвіо всталь, побледивль отъ злости и съ сверкающими глазами сказаль: «милостивый государь, извольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось у меня въ домѣ.»

Мы не сомнъвались въ послъдствіяхъ, и полагали новаго товарища уже убитымъ. Офицеръ вышелъ вонъ, сказавъ, что за обиду готовъ отвъчать, какъ будетъ угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще нъсколько минутъ; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали одинъ за другимъ и разбрелись по квартирамъ, толкуя о скорой ваканціи.

На другой день въ манежѣ мы спращивали уже, живъ ли еще бѣдный поручикъ, какъ самъ онъ явился между нами; мы сдѣлали ему тотъ же вопросъ. Опъ отвъчалъ, что объ Сильвіо не имъль онъ еще никакого извъстія. Это насъ удивило. Мы пошли къ Сильвіо и нашли его на дворѣ, сажающаго пулю на пулю въ туза, приклееннаго къ воротамъ. Онъ принялъ насъ по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнемъ происшествіи. Прошло три дня, Поручикъ былъ еще живъ. Мы съ удивленіемъ спращивали: не ужели Сильвіо не будетъ драться? Сильвіо не дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ объясненіемъ и помирился.

Это-было чрезвычайно повредило ему во мивніи молодежи. Недостатокъ смілости менве всего извиняется молодыми людьми, которые въ храбрости обыкновенно видятъ верхъ человіческихъ достоинствъ и извиненіе всевозможныхъ пороковъ. Однакожъ мало по малу все было забыто, и Сильвіо снова пріобріль прежнее свое вліяніе.

Одинъ и не могъ уже къ нему приблизиться. Имъя отъ природы романическое воображеніе, и всъхъ сильнъе прежде сего былъ привизанъ къ человъку, коего жизнь была загадкою, и который казалси мнъ героемъ таинственной какой-то повъсти. Онъ любилъ меня; по крайней мъръ со мной однимъ оставлялъ обыкновенное свое ръзкое злоръчіе и говорилъ о разныхъ предметахъ съ простодущіемъ и необыкновенною пріятностію. І'о послъ нещастнаго вечера, мысль, что честь его

была замарана и не омыта по его собственной воль, эта мысль иеня не нохидала и ифицала инф обходиться съ ниить по прежнему; миф было совъстно на него глядьть. Сильню быль слишкомъ уменъ и опытенъ, чтобы этого не замътить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней ифрф и замътиль раза два въ немъ желаніе со мною объясниться; но и избъгаль такихъ случаевъ, и Сильвіо отъ меня отступился. Съ тъхъ поръ видался и съ нимъ только при товарищахъ, и прежніе откровенные разговоры наши прекратились.

Разсвянные жители столицы не имвють понятія о многихъ впечатавніяхъ, столь извістныхъ жителямъ деревень или городковъ, напримъръ, объ ожиданіи почтоваго дня: во вторникъ и пятницу полкован наша канцелярін была полна офицерами; кто ждаль денегь, кто письма, кто гаветь. Пакеты обыкновенно туть же распечатывались, новости сообщались, и канцелярія представляла картину самую оживленную. Сильвіо получаль письма, адресованныя въ нашъ полкъ, и обыкновенно туть же находился. Однажды подали ему пакеть, съ котораго онъ сорваль печать съ видомъ величайшаго нетерпанія. Пробагая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, сказаль имъ Сильвіо, обстоятельства требують

немедленнаго моего отсутствін; вду сегодни въ ночь; надвюсь, что вы не откажетесь отобъдать у меня въ последній разъ. Я жду и васъ, продолжаль онь, обративнись ко мив, жду непременно.» Съ симъ словомъ онъ поспешно вышель; а мы согласись соединиться у Сильвіо, разоплись каждый въ свою сторону.

Я пришель къ Сильвіо въ назначенное время и нашель у него почти весь полкъ. Все его добро было уже уложено; оставались одни голыя, простръленныя стъны. Мы съли за столь; хозявнъ быль чрезвычайно въ духъ, и скоро веселость его содълалась общею; пробки клопали поминутно, стаканы пънклись и пингъли безпрестанно, и мы со всевозможнымъ усердіемъ желали отъважающему добраго пути и всякаго блага. Встали изъза стола уже поздно вечеромъ. При разборъ фуражекъ Сильвіо со всёми прощался, взяль мени за руку и остановиль въ ту самую имнуту, какъ собирался и выйти. «Мнъ нужно съ вими поговорить,» сказаль онь тихо. Я остался.

Гости уныи; мы остались вдвоемъ, свли другъ противу друга и молча закурили трубки. Сильвіо быль озабочень; не было уже и следовъ его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающіе глаза и густой дымъ, выходящій изо рту, придавали ему видъ настоящаго дыявола. Нрошло

нѣсколько минуть, и Сильвіо прерваль молчаніе. «Можеть быть, иы никогда больше не увидимся,» сказаль онъ мив; «передъ разлукой я хотвль съ вами объясниться. Вы могли замѣтить, что я мало уважаю постороннее мивніе; но я вась люблю, и чувствую: мив было бы тягостно оставить въ вашемъ умѣ несправедливое впечатлѣніе.»

Онъ остановился и сталъ набивать выгорввшую свою трубку; я молчаль, потупя глаза.

«Вамъ было странно, продолжаль онь, что и не требоваль удовлетворснія отъ этого пьянаго сумазброда Р\*\*\*. Вы согласитесь, что, имъя право выбрать оружіе, жизнь его была въ моихъ рукахъ, а моя почти безопасна: я могъ бы приписать умъренность мою одному великодушію, но не хочу лгать. Если бъ я могъ наказать Р\*\*\*, не подвергая вовсе моей жизни, то я бъ ни за ото не простиль его.»

Я смотрвать на Сильвіо съ изумленіемъ. Таковое привнаніе совершенно смутило меня. Сильвіо продолжаль.

«Такъ точно: я не имъю права подвергать себя смерти. Шесть лътъ тому назадъ я получиль пощечину, и врагъ мой еще живъ.»

Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы - сь нимъ не дрались?» спросилъ я. «Обстоятель- ства върно васъ разлучили?»

«Я съ нимъ драдся,» отвъчалъ Сильвіо, и вотъ памятникъ нашего поединка.»

Сильвіо всталь и вынуль изъ картона красную шапку съ золотою кистью съ галуномъ (то, что Французы называють bonnet de police); онъ ее надъль; она была прострълена на вершокъ ото лба.

«Вы внаете,» продолжаль Сильвіо, «что я служиль въ \*\*\* Гусарскомъ полку. Характерь мой вамъ извъстенъ: я привыкъ первенствовать, но смолоду это было во мнъ страстію. Въ наше время буйство было въ модъ: я былъ первымъ буяномъ по арміи. Мы квастались пьянствомъ: я перепиль славнаго Б \*\*\*, воспътаго Д. Д — мъ. Дуэли въ нашемъ полку случались поминутно: я на всъхъ былъ или свидътелемъ, или дъйствующимъ лицемъ. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно смъняемые, смотръли на меня, какъ на необходимое зло.

Я спокойно (или безпокойно) наслаждался моею славою, какъ опредълился къ намъ молодой человъкъ богатой и знатной фамиліи (не хочу назвать его). Отроду не встръчаль щастливца столь блистательнаго! Вообразите себъ молодость, умъ, красоту, веселость самую бъщеную, храбрость самую безпечную, громкое имя, деньги, которымъ не вналъ онъ счета и которыя никогда у него не переводились, и представьте себъ, какое дъйствіе

1

долженъ быль онъ прововести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моет сла-. вою, онъ сталь-было искать моего дружества; но я приняль его холодно, и опъ безо всякаго сожальнія оть меня удалился. Я его возненавидьль. Успахи его въ полку и въ общества женщинъ приводили меня въ совершенное отчанніе. Я сталь искать съ нинъ ссоры; на эниграммы мон отвъчаль онъ эниграммами, которыя всегда казались мив неожиданиве и острве моихъ, и которыя конечно невиримъръ были веселье: онъ шутилъ, а я злобствоваль. Наконець однажды на баль у Польскаго помъщика, видя его предметомъ вниманія всіхъ дамъ, и особенно самой козяйки, бывшей со мною въ связи, я сказаль ему на ухо какую-то плоскую грубость. Онъ вспыхнуль и даль инв пощечниу. Мы бросились къ саблянь; дамы попадали въ обморокъ; насъ растащили, и въ ту же ночь повхали им драться.

Это было на разсвътъ. Я стоялъ на назначенномъ мъстъ съ моими тремя секундантами. Съ неизъяснимымъ нетерпъніемъ ожидалъ я моего противника. Весеннее солице взоило и жаръ уже наспъвалъ. Я увидълъ его издали. Онъ шелъ пъшкомъ, съ мундиромъ на саблъ, сопровождаемый однимъ секундантомъ. Мы пошли къ нему навстръчу. Онъ приблизился, держа фуражку, напол-

ненную черешнями. Секунданты отифряли намъ дваналнать шаговъ. Мив должно было стрвлять первому: но волненіе влобы во мив было столь сильно, что я не понадъялся на върность руки, и чтобы дать себь время остыть, уступаль ему первый выстрваь; противникь ной не соглашался. Положили бросить жребій: первый N° достался ему, въчному любикцу счастія. Онъ прицълился и прострымль инь фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконець была въ моихъ рукахъ; и глядвлъ на него жадно, стараясь уловить  $\frac{ca}{ca}$ котя одну тынь безнокойства. Онъ стояль подъ пистолетомъ, выбирая изъ фуражки сивлыя черешни, и выплевывая косточки, которыя долетали до меня. Его равнодущіе вабісило меня. Что поделы мив, подумаль я, лишить его жизии, когда онъ ею вовсе не дорожить? Злобная мысль мелькнула въ умъ ноемъ. Я опустилъ нистолетъ. Вамъ, кажетси, теперь не до смерти, сказаль и ему, вы изволите, завтракать; мив не кочется вамь помъщать. Вы ни чуть не мынаете мнв, возразиль онь, извольте себь стралить, а впрочень какъ вашъ угодно; выстръль вашъ остается за вами; я всегда готовъ къ ванимъ услугамъ. Я обратился къ секундантамъ, объявивъ, что ныиче стрълять не наиврень, и поединокъ темъ и кон-HIJCH.

Я вышель въ отставку и удалился въ это містечко. Съ тість поръ не прошло ни одного дня, чтобъ я не думаль о мщеніи. Ныніз часъ мой насталь»...

Сильвіо вынуль изъ кармана утромъ полученное письмо, и даль мнв его читать. Кто-то (казалось, его повъренный по дъламъ) писалъ ему изъ Москвы, что извъстилл особа скоро должна вступить въ законный бракъ съ молодой и прекрасной дъвушкой.

«Вы догадываетесь,» сказаль Сильвіо, кто эта извистния особа. Вду въ Москву. Посмотримъ, такъ ли равнодушно приметь онъ смерть передъ своей свадьбой, какъ нъкогда ждалъ ее за черешнями!»

При сихъ словахъ Сильвіо всталъ, бросиль объ поль свою фуражку и сталь ходить взадъ и впередъ по комнать, какъ тигръ по своей кльткь. Я слушаль его ненодвижно; странныя, противоположныя чувства волновали меня.

Слуга вошель и объявиль, что лошади готовы. Сильвіо крыпко сжаль мнь руку; мы поцаловались. Онь сыль въ тележку, гдв лежали два чсмодана, одинь съ пистолетами, другой съ его пожитками. Мы простились еще разъ, и лошади поскали.

## . II.

Прощао несколько леть, и доманнія обстоятельства принудили меня поселиться въ бъдной деревенькь N \*\* увзда. Занимаясь хозлиствомь, я не переставаль тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего трудиве было мив привыкнуть проводить весенніе и зимніе вечера въ совершенномъ уединенім. До объда кое-какъ еще дотягиваль я время, толкуя со старостой, разъвзжая по работамъ или обходя новыя заведенія; но какъ скоро начинало смеркаться, я совершенно не зналь, куда деваться. Малое число книгъ, найденныхъ мною подъ шкафами и въ кладовой, были вытвержены мною наизусть. Всв сказки, которын только могла запомнить ключница Кириловна, были мнв пересказаны; пъсни бабъ наводили на меня тоску. Принялся я-было за неподслащенную наливку, но отъ нее больла у меня голова; да, признаюсь, побовася и савлаться пьяницею сь горя, т. е. самымь горыким пьяницею, чему примфровъ множество видьль я въ нашемъ увздъ.

Влизкихъ сосвдовъ около меня не было, кромъ двухъ или трехъ зорькихъ, коихъ бесвда состояла большею частію въ икотв и воздыханіяхъ. Уединеніе было сноснье. Наконецъ ръшился я ложиться спать какъ можно ранве, а объдать какъ можно позже; такимъ образомъ укратилъ я вечеръ и прибавилъ долготы дней, и обретохъ, яко се добро есть.

Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое помъстье, принадлежащее графинь Б \*\*; но въ немъ жилъ только управитель, а графиня посътила свое помъстье только однажды, въ первый годъ своего замужества, и то прожила тамъ не болье мъсяца. Однако жъ во вторую весну моего затворничества разнесся слухъ, что графиня съ мужемъ на лъто пріъдетъ въ свою деревню. Въ самомъ дъль, они прибыли въ началь Іюня мъсяца.

Прівздь богатаго сосвда есть важная эпоха для деревенскихь жителей. Помвишки и ихъ дворовые люди толкують о томь мвсяца два прежде, и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, извістіе о прибытіи молодой и прекрасной сосвдки сильно на меня подвіствовало; я горьль нетерпівніємь ее увидіть, и потому въ первое Воскресенье по ем прівзді отправился послі обіда въ село \*\*\* рекомендоваться ихъ сіятельствамь, какъ ближайній сосідь и всепокорнійній слуга.

Лакей ввель женя въ графской кабинеть, а самъ понислъ обо мив доложить. Общирный кабинеть быль убрань со всевозможною роскошью; около ствиъ стояли шкафы съ книгами, и надъ каждымъ бронзовый бюсть; надъ мранорнымъ каминомъ было широкое зеркало; поль обить быль зеленымъ сукномъ и устланъ коврами. Отвышнувъ оть роскоши въ бъдномъ углу моемъ, и уже давно не видавъ чужаго богатства, я оробваъ и ждалъ графа съ какимъ-то тренетомъ, какъ проситель изъ провинціи ждеть выхода министра. Двери отворились, и вошель мужчина леть тридняти двухъ, прекрасный собою. Графъ приблизился ко мив съ видомъ открытымъ и дружелюбнымъ; и старален ободряться и началь-было себя рекомендовать, но онь предупредиль меня. Мы сым. Разговорь его, свободный и любезный, вскорь разсыяль мою одичалую заствичивость; я уже началь входить въ обыкновенное мое положеніе, какъ вдругь вонца графиня, и смущение овладьло мною пуще прежняго. Въ самомъ дъль, она была красавица. Графъ представиль меня; я хотвль казаться развивнымь, но чемь больше старался взять на себя видь непринужденности, темъ более чувствоваль себя нелованив. Они, чтобъ дать мив время оправиться и привыкнуть къ новому знакомству, стали говорить между собою, обходяеь со мною какъ съ

добрымъ сосвдомъ и безъ церемоніи. Между тамъ я сталь ходить взадъ и впередъ, осматривая книги и картины. Въ картинахъ я не знатокъ, но одна привлекла мос вниманіе. Она изображала какой-то видъ изъ Швейцаріи; но поразила меня въ ней не живопись, а то, что картина была прострвлена двумя пудями, всаженными одна на другую. «Воть хорошій выстрвль» сказаль я, обращаясь къ графу. - «Да, отвъчаль онъ, выстръль очень защьчательный. А хорошо вы стрвляете?» продолжаль онъ. - «Изрядно,» отвъчалъ я, обрадовавшись. что разговоръ коснулся наконецъ предмета, мив близкаго. «Въ тридцати шагахъ промаху въ карту не дамъ, разумъется, изъ знакомыхъ пистолетовъ. —«Право?» сказала графиня съ видомъ большой внимательности; «а ты, мой другь, попадешьли въ карту на тридцати шагахъ?» Когда нибудь, отвъчаль графъ, мы попробуемъ. Въ свое время я стрванав не худо; но воть уже четыре года, какъ я не бралъ въ руки пистолета. «О, замътилъ я, въ такомъ случав быюсь объ закладъ, что ваше сінтельство не попадете въ карту и въ двадцати шагахъ: пистолетъ требуетъ ежедневнаго упражненія. Это я знаю на опыть. У нась въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрвлковъ. Однажды случилось мив цвлый мвсяць не брать пистолета: мои были въ починкв; что же вы бы думали,

ваше сіятельство? Въ первый разъ, какъ сталь потомъ стрълять, я даль сряду четыре промаха по бутылкв въ двадцати няти шагахъ. У насъ былъ ротилстръ, острякъ, забавникъ; онъ тутъ случилси и сказаль мив : знать, у теби брать, рука не поднимается на бутылку. Натъ, ваше сіятельство, не должно пренебрегать этимъ упражненіемъ, не то, отвыкнень какъ разъ. Лучшій стрілокъ, котораго удалось мив встрвчать, стрвляль каждый день, по крайней мъръ три раза передъ объдомъ. Это у него было заведено, какъ рюмка водки. «Графъ и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрванав онв?» спроснав меня графъ. «Да, воть какъ, ваше сіятельство: бывало, увидить онь, съла на ствну муха: вы смветесь, графини? Ей Богу, правда. Вывало, увидить муху и кричить: Кузька, пистолеть! Кузька и несеть сму заряженный нистолеть. Онъ хлопъ, и вдавить муху въ ствну! «Это удивительно!» сказаль графъ; «а какъ его звали?» «Сильвіо, ваше сіятельство.» «Снаьвіо!» вскричаль Графъ, вскочивъ со своего мвста? «вы знали Сильвіо? «Какъ не знать, ваше сіятельство? мы были съ нимъ пріятели; онъ въ нашень полку принять быль, какъ свой брать товарищь; да воть ужь леть инть, какь объ немь не имью никакого извъстія. Такъ и ваіне сіятельство, стало быть, знали его? " — «Зналь, очень зналь

Не расказываль ли онъ вань одного очень страннаго происшествія? «Не пощечина ли, ваше сіятельство, полученная имъ на баль отъ какого-то повъсы? > А сказываль онъ вамь имя этого повъсы? > Нътъ, ваше сінтельство, не сказываль... Ахъ! ваше сіятельство, продолжаль'я, догадываясь объ истинь, извините... я не зналь... ужь не вы ли? .... «Я самъ, отвъчалъ графъ, съ видомъ чрезвычайно растроеннымъ, а простръденная картина есть памятникъ последней нашей встречи».. «Ахъ, милый мой, сказала графиня, ради Вога не расказывай; мив страшно будеть слушать.» «Ньть, возразиль графъ, я все раскажу; онъ знаетъ, какъ я обидваь его друга: пусть же узнаеть, какъ Сильвіо мив отоистиль.» - Графъ подвинуль мив кресла, н я съ живъйшинъ любопытствомъ услышалъ слъдующій расказъ.

«Пять льть тому назадь я женился. Первый мьсяць, the honey-moon, провель я здысь, въ этой деревны. Этому дому обязань я лучшими минутами жизни и однимь изъ самихъ тяжелыхъ воспоминаній.

Однажды вечеромъ вздили мы вивств веркомъ; лошадь у жемы что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мив новодья и пошла пвшкомъ домой. На дворъ увидълъ я дорожную телегу; мив сказали, что у меня въ кабинетъ сидитъ человъкъ,

не хотъвшій объявить своего имени, но сказавшій просто, что ему до меня есть дело. Я вошель въ эту комнату, и увидьль въ темноть человька запыленнаго и обросшаго бородой; онъ стояль вдесь у камина. Я подошель къ нему, стараясь припомнить его черты. Ты не узналь меня, графъ? сказаль онь дрожащимь голосомь. Сильвіо! закричаль я, и признаюсь, я почувствоваль, какь волоса стали вдругъ на мив дыбомъ. Такъ точно, продолжаль онь, выстрель за мною; я прівхаль разрядить мой пистолеть; готовь ли ты? Пистолеть у него торчаль изъ боковего кармана. Я отивриль дванаднать шаговь, и сталь тамь въ углу, прося его выстрванть скорве, пока жена не воротилась. Онъ меданаъ — омъ спроснаъ огня. Подали свъчи. - Я заперъ двери, не вельль никому входить, и снова просиль его выстрелить. Онь вынуль нистолеть и прицелился... Я считаль секунды..... я думаль о ней...Ужасная прошла иннута! Сильвіо опустых руку. Жалью, сказаль онь, что пистолеть заряжень не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мив все кажется, что у насъ не дузль, а убійство: я не привыкъ цвлить въ безоруженнаго. Начнемъ сызнова; кинемъ жеребій, кому стрвлять первону. Голова мол шла кругомъ.... Кажется, я не соглашался . . . . Наконецъ мы зарядили еще пистолеть; свернули два билета; онь

положиль ихъ въ фуражку, нъкогда мною простреленную; я вынуль опять первый нумеръ. Ты, графъ, дьявольски счастливъ, сказаль онъ съ усмъшкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и какимъ образомъ могъ онъ меня къ тому принудить, . . . . но — я выстрелиль, и попаль воть въ эту картину. (Графъ укавываль пальцемъ на простреленную картину; лице его горъло какъ огонь; графиня была бледпее своего платка: я не могъ воздержаться отъ восклицанія).

Я выстрымиь, продолжаль графь, и слава Богу, далъ промахъ; тогда Сильвіо . . . . (въ эту минуту онъ былъ, право, ужасенъ) Сильвіо сталь въ меня прицьливаться. Вдругь двери отворились, Маша вбъгаетъ, и съ визгомъ кидается мнъ на шею. Ея присутствіе возвратило мнь всю бодрость. Милая, сказаль я ей, развѣ ты не видишь, что мы шутимъ? Какъ же ты перепугалась! поди, выпей стаканъ воды и приди къ намъ; я представлю тебъ стариннаго друга и товарища. Машъ все еще не върилось. Скажите, правду ли мужъ говоритъ? сказала она, обращансь къ грозному Сильвіо; правда ли, что вы оба шутите? Онъ всегда шутитъ, графиня, отвъчалъ ей Сильвіо; однажды даль онъ мив шутя пощечину, шутя прострылиль мив воть эту фуражку, шутя даль сейчась по мнв промахь;

теперь и мив пришла охота пошутить.... Съ . Этимъ словомъ онъ хотвлъ въ меня прицелиться... при ней! Маша бросилась къ его ногамъ. Встань, Маша, стыдно! закричаль я въ бъщенствъ; а вы, сударь, перестанете ли издъваться надъ бъдной женщиной? Будете ли вы стральть или нать? Не буду, отвачаль Сильвіо, я доволень: я видаль твое смятеніе, твою робость; я заставиль тебя выстрелить по мнь, съ меня довольно. меня помнить. Предаю тебя твоей совъсти. Тутъ опъ-было вышель, но остановился въ дверяхъ, оглянулся на простръленную мною картину, выстрелиль въ нее почти не целясь, и скрылся. Жена, лежала въ обморокъ; люди не сивли его остановить и съ ужасомъ на него глядели; онъ вышель на крыльце, кликнуль ямщика, и увхаль, прежде чвиъ успълъ я опомниться. »

Графъ замолчалъ. Такимъ образомъ узналъ я конецъ повъсти, коей начало нъкогда такъ поразило меня. Съ героемъ оной уже я не встръчался. Сказываютъ, что Сильвіо, во время возмущенія Александра Ипсиланти, предводительствоваль отрядомъ Этеристовъ и былъ убитъ въ сраженіи подъ Скулянами.

метель.

## метель.

Коми мчатся по буграм»; Топчуть сибеть глубокой ... Вита, нь сторонав Божій храна Видвив одинокой.

. . . . . . . . .

Вдругь метанца кругомь; Сибть велить клоками; Черний врить, свяста крилень, Въется надъ санами; Въщій степь гавсить ичвамь! Конк торопаквы Чутко снотрять нь темму даль, Возданая гризм....

Mykoberië.

Въ конпъ 1811 года, въ эноху напъ достонамитную, жиль въ своемъ помъстът Ненарадовъ добрый Гаврила Гавриловичъ Р\*\*. Онъ славился во всемъ округъ гостепріимствомъ и радушіемъ; сосъдыноминутно вздили къ нему новсть, понить, помграть съ его женою, Прасковьей Петровною, по няти копъекъ въ бостоиъ, а нъкоторые для того, чтобъ ноглядъть на дочку ихъ, Марью Гавриловну, стройную, блъдиую и семнадцати-лътною дъвину.

Марыя Гавриловна была воспитана на Французсияхъ романахъ, и слъдственно была влюблена. Предметь, избранный ею, быль бѣдный армейскій прапорщикь, находившійся въ отпуску въ своей деревні. Само по себів разумівется, что молодой человівкь пылаль равно страстію, и что родители его любезной, замітя ихъ взаимную склонность, запретили дочери о немъ и думать, а его принимали хуже, нежели отставнаго засідателя.

Наши любовники были въ перепискъ, и всикой день видались наединѣ въ сосновой рощѣ или у старой часовни. Тамъ они клялись другъ другу въ вѣчной любви, сѣтовали на судьбу и дѣлали различныя предположенія. Переписываясь и разговаривая такимъ образомъ, они (что весьма естественно) дошли до слѣдующаго разсужденія: если мы другъ безъ друга дышать не можемъ, а воля жестокихъ родителей препятствуетъ нашему благополучію, то нельзя ли намъ будеть обойтись безъ нея? Разумьется, что эта счастливая мысль пришла сперва въ голову молодому человьку, и что она весьма понравилась романическому воображенію Марык Гавряловны.

Наступила зима и прекратила ихъ свиданія; не переписка едізалась тімь живіве. Владимірь Николаевичь въ каждонь письмі умоляль ее предаться ему, візнчаться тайно, скрываться нівсколько времени, броситься потонь къ ногамь родителей, которые комечно будуть тронуты наконець ге-

роитескимъ ностоянствомъ и нестастіємъ любовниковъ, и скажуть имъ непремінно: діти! придите въ наши объятія.

Марья Гавриловна долго колебалась; иножество плановъ побъга было отвергнуто. Наконець она согласилась; въ назначенный день она должна была не ужинать, удалиться въ свою комнату подъ предлогомъ головной боли. Дъвушка ем была въ заговоръ; объ онъ должны были выйти въ садъ черезъ заднее крыльцо, за садомъ найти готовыя сани, садиться въ нихъ и вхать за 5 верстъ отъ Ненарадова, въ село Жадрино, прямо въ перковь, гдъ умъ Владиніръ долженъ быль ихъ ожидать.

Наканунъ ръшительнаго дня, Марън Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увявывала бълье и платье, написала длиниое письмо къ одной чувствительной барынив, ел подругь, другое къ своимъ родителямъ. Она прощалась съ ними въ самыкъ трогательныхъ выраженіяхъ, извинила свой проступокъ неодолиною силою страсти, и оканчивала тъмъ, что блаженивищею минутою жизни почтеть она ту, когда позволено будеть ей броситься къ ногамъ дражайшикъ ел родителей. Запечатавъ оба писъма Тульской печаткой, на которой изображены были два пылающія сердца съ приличной наднисью, она бросилась на постель передъ самымъ разсвътомъ и

задремала; но и туть ужасныя мечтанія поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что въ самую минуту, какъ она садилась въ сани, чтобъ вхать ввичаться, отець ея останавливаль ее, съ мучительной быстротой тащиль ее по снъгу и бросаль въ темное, бездонное подземелье.... и она летвла стремглавь съ неизъяснимымъ замираніемъ сердца; то видъла она Владиміра, лежащаго на травъ, блъднаго, окровавленнаго. Онъ, умирая, молиль ее произительнымъ голосомъ поспышть съ нимъ обвынчаться . . . другія безобразныя, безсиысленныя видьнія неслись передъ нею одно за другимъ. Наконецъ она встала, бльднве обыкновеннаго и съ непритворной головною болью. Отецъ и мать заматили ея безпокойство; ихъ ньжная заботливость и безпрестанные вопросы: что съ тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? раздирали ея сердце. Она старалась ихъ успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступиль вечерь. Мысль, что уже въ последній разъ провожаеть она день посреди своего семейства, ствсняла ея сердце. Она была чуть жива; она втайнь прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ея окружавшими. Подали ужинать; сердце ея сильно забилось. Дрожащимь голосомь объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться съ отцемъ и матерью. Они ее

поцаловали и, по обыкновенію, благословили: она чуть не заплакала. Пришедъ въ свою комнату, она кинулась въ кресла и залиласъ слезами. Дъвушка уговаривала ее успоконться и ободриться. Все было готово. Черезъ полчаса Маша должна была павсегда оставить родительскій домъ, свою комнату, тихую дебическую жизнь . . . . На дворе была метель; вътеръ выль, ставни тряслися и стучали; все казалось ей угрозой и печальнымъ предзнаменованіемъ. Скоро въ домв все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капотъ, ваяла въ руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два увла. Онъ сошли въ садъ. Метель не утихала; вътеръ дуль навстръчу, какъ будто силясь остановить молодую преступницу. Опъ насилу дошли до конца сада. На дорогъ сани дожидались ихъ. Лошади, прозябнувъ, не стояли ца мъстъ; кучеръ Владиміра расхаживаль передъ оглоблями, удерживая ретивыхъ. Онъ помогъ барышић и ея дъвушкъ усъсться и уложить узлы и шкатулку, взяль возжи, и лошади полетьли. Поручивь барышню попеченію судьбы и искуству Терешки кучера, обратимся къ молодому нашему любовнику.

Цълый день Владиміръ быль въ разъезде. Утроиъ быль онъ у Жадринскаго священника; насилу съ

нимъ уговорился; нотомъ повхаль искать свидетелей между сосьдними помещиками. Первый, къ кому явился онъ, отставной сорокольтній корнеть Дравинъ, согласился съ охотою. Это приключеніе, увіряль онь, напоминало ему прежнее время и гусарскіе проказы. Онъ уговориль Владиніра остаться у него отобъдать, и увършль его, что за другими двумя свидътелнии дъло не станеть. Въ самомъ деле, тотчасъ после обеда явились землемъръ Шиить, въ усахъ и шиорахъ, и сынъ капитанъ-исправника, мальчикъ льть шестнадцати, недавно поступившій въ уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему въ готовности жертвовать для него жизнію. Владиміръ обняль ихъ съ восторгомъ, и повхаль домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Онъ отправилъ своего надежнаго Терешку въ Ненарадово съ своею тройкою и съ подробнымъ, обстоятельнымъ наказомъ, а для себя велълъ заложитъ маленькія сани въ одну лошадь, и одинъ безъ кучера отправился въ Жадрино, куда часа черезъ два должна была ирівхать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а взды всего двадцать минутъ.

Но едва Владиміръ вывхаль за околицу въ ноле, какъ поднялся вътеръ и сдълалась такая метель, что онъ ничего не взвидъль. Въ одну минуту до-

рогу занесло; окрестность исчезла во мглв мутной и желтоватой, сквозь которую летьли былые хлонья сивгу; небо слилось съ землею; Владиміръ очутился въ полв и напрасно котвлъ снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугробъ, то проваливалась въ яму; сани поминутно опрохидывались; Владиміръ старался только не потерять настоящаго направленія. Но ему казалось, что уже прошло болье получаса, а онъ не доважаль еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десити минуть, рощи все было не видать. Владимірь вхаль полемь, пересвченнымь глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а съ него потъ катился градомъ, не смотря на то, что онъ поминутно быль по поясь въ сивгу.

Наконець онъ увидьль, что вдеть не въ ту сторону. Владиміръ остановился: началь думать, припоминать, соображать, и увврился, что должно было ваять ему вправо. Онъ повхаль вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже болье часа быль онъ въ дорогь. Жадрино должно было быть недалеко. Но онъ вхаль, вхаль, а полю не было конца. Все сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, ножинутно онъ ихъ поднималь. Время шло; Владиміръ начиналь сильно безпоконться.

Наконецъ въ сторонѣ что-то стало чернѣть. Владиміръ поворотилъ туда. Приближаясь, увидѣль онъ рощу. Слава Богу, подумаль онъ, теперь близко. Онъ поѣхаль около рощи, надѣясь тотчасъ попасть на знакомую дорогу или объѣхаль рощу кругомъ: Жадрино находилось тотчасъ за нею. Скоро нашелъ онъ дорогу, и въѣхаль во мракъ деревъ, обнаженныхъ зимою. Вѣтеръ не могъ тутъ свирѣпствовать: дорога была гладкая; лошадь ободрилась и Владиміръ успокоился.

Но онъ вхалъ, вхалъ, а Жадрина было не видать; рощь не было конца. Владиміръ съ ужасомъ увидълъ, что онъ завхалъ въ незнакомый льсъ. Отчанніе овладъло имъ. Онъ ударилъ по лошади; бъдное животное пошло - было рысью, но скоро стало приставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, не смотря на всъ усилія несчастнаго Владиміра.

Мало по малу деревья начали рідіть, и Владимірь выбхаль изъ лісу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули изъ глазь его; онъ побхаль наудачу. Погода утихла, тучи расходились; передъ нимъ лежала равнина, устланная білымъ волнистымъ ковромъ. Ночь была довольно ясна. Онъ увиділь невдалект деревушку, состоящую изъ четырехъ или пяти дворовъ. Владимірь побхаль къ ней. У первой избуния онь выпрытнуль изь саней, подбъжаль из окну и сталь ступачься. Черезъ ивсколько иннуть дереминиий ставень поднялся и старинь высунуль свою съдую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Далеко ли?» — «Недалече; версть десятокъ будеть.» При семъ отвътъ Владинъръ сквачиль себи за волоси и остался недвиживь, накъ человъть, приговоренный къ сперти.

«А отколь ты?» продолжаль старикь. Владимірь не нивль духа отвічать на вопросы. «Момень ли ты, старинь, сказаль онь, достать инвлошадей до Жадрина?» « Клин у нась лошади,» отвічань мужнив. — «Да не могу ли взять хоть ароводинка? Я заплату, спольно ещу будеть угодно: » — «Постой, сказаль старикь, опуская ставень, и те сына ванилю; онь те проводить.» Владиніры оталь дожидаться. Не прошло инпуты, онь опить началь ступаться. Ставень поднялся, берода показалась. «Что те надо?» — «Что жь твой свивь?» — «Сейчась выдеть, обуваєтся. Али ти прозибъй веойди пограться.» — «Благодари», высылай скорве сына.»

Ворота застранивли; нарень вышель съ дубиною, и пошель впередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снъговыми сугробами. «Который часъ?» спросиль его Владиніръ. «Да

Tom VIII.

Digitized by Google -

ужъ скоро разсвънетъ,» отвъчаль молодой мужикъ. Владиніръ не говориль уже ни слова.

Ивли пвтухи и было уже светло, какъ достисли они Жадрина. Церковъ была заперта. Владвиръ заплатиль проводнику и повкаль на дверъ къ свищеннику. На дворъ тройки его не было. Какое извёстие ожидало его!

Но возвратимся къ добрымъ Непарадовскимъ помъщикамъ и посмотрямъ, что-то у нихъ дълается.

А ничего.

Старики проснужесь и вышли въ гостиную, Гаврила Гавриловичь въ колпакъ и байковой курткъ, Прасковьи Петровиа въ шлафрокъ на ватъ. Подали сановаръ, и Гаврила Гавриловичъ послаль девчонку узнать отъ Марън Гавриловичъ каково ен здоровье и какъ она почивала. Дъвчонка воротилась, объявляя, что барышин почивала-де дурно, но что ей-де теперъ легче, и что она-де сейчасъ придетъ въ гостиную. Въ самоиъ дъль, дверь отворилась и Марън Гавриловна но-дошла здороваться съ папенькой и съ маменъкой.

«Что твоя голова, Маша?» спросиль Гаврила Гавриловичь. — «Лучие, папенька,» отвічала Маша. — «Ты вірно, Маша, вчерась угоріла,» сказала Прасковья Петровна. — «Можеть быть, маменька,» отвічала Маша.

день произов благополучно, но въ ночь Маша занежогля. Послали въ городъ за лекаремъ. Онъ прівхалъ въ вечеру и нашелъ больную въ бреду. Открылась сильная горячка, и бъдная больная двъ недъли находилась у края гроба.

Никто въ докв не зналъ о предположенномъ побъгъ. Письма, наканунъ ею написанныя, были сожжены; ен горинчия никому ни о чемъ не говорыя, онасаясь гивва господъ. Священникъ, отставной корнетъ, усастый земленвръ и миленькой умань были скромны, и не даромъ. Терешка кучерь инвогда инчего лишняго не высказываль, даже и въ кићио. Такинъ образонъ тайна была сохранена болье, чыть полудюжиною заговорщиковъ. Но Марки Гавриловна сана, въ безпрестанномъ бреду, висказывала свою тайну. Однако жъ ен слова были столь несообразны ни съ чемъ, тто мать, не отходившая оть ен постели, могла понять изь нихь только то, что дочь ея была смертельно влюблена во Владиніра Николаевича, ж что въроятно любовь была причиною ея больани. Она совътовалась со своимъ мужемъ, съ нъкоторыни соседния, и наконець единогласно всв рашили, что видно такова была судьба Марык Гавриловны, что суженаго конемь не объедень, что бъдность не порокъ, что жить не съ богатствомъ, а съ человъкомъ, и тому подобное. Нравственныя поговорки бывають удивительно нолезны въ техъ случаяхъ, когда им отъ себи излочто моженъ выдумать себе въ оправдане.

Между тамъ барыния стала выздорявливать. Владиніра давно не видне быле въ докъ Гаврили Гавриловича. Онъ быль напутанъ объявновеннымъ пріемонъ. Положили послать за никъ и объявить ему неожиданное счастіє: согласіе на бранъ. Мо каково быле изумленіе Непарадовскимъ неофициковъ, когда въ отвъть на икъ пригланівніе нолучили они отъ него полусумасиндине пистие! Онъ объявляль имъ, ито нога сво не будеть никогда въ ихъ докъ, и просиль забыть о несчастномъ, для котораго сперть остается единою издеждею. Черезъ нъсколько дней узнали они, что Владиніръ увхаль въ ермію. Это было въ 1812 году.

Долго не сићан объявить объ этомъ швадоравливающей Машів. Она никогда не упоминала о Владинірів. Нісколько міссицевь уше спусти, нашедь ими его въ знелів отличивнимся и тяжело раненыхь модъ Бородинымь, она упала въ обморокъ и боллась, чтобъ горанка си не возвратилась. Однако, слева Богу, обморокъ не никльмослідствій.

Друган нечаль ее посвянла: Гаврила Гавриловичь скончался, остави ее насявдницей всяго имънія. Но насувдство не ученало ен; она раздвдела искрение горесть бідной Прасковы Петровны, клялась никогда съ нею не разставаться; объ онъ оставили Ненарадово, ивсто печальных восновинаній, и новхали жить въ \*\*\* ское пошістье. Или

женихи кружились и туть ополо милой и богатой невысты; но она никому не нодавала и малыйшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себь друга; Марыя Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимірь уже не существоваль: онь умерь вь Москвь, наканунь вступленія Францувовь. Наинть его казалась свищенною для Маши; по крайней иврь она берегла все, что могло его наномиить: книги, имь ныкогда прочитанныя, его рисунки, ноты и стихи, имь переписанные для нея. Сосьди, узнавь обо всемь, дивились ея постоянству и съ любопытствой ожидали героя, долженствовавшаго наконець восторжествовать надъ печальной върностію этой дывственной Артемизы.

Между темъ война со славою была кончена. Можи наши возвращались изъ-за границы. Народъ бъжаль имъ навстречу. Музыка играла завоеванныя песни: Vive Henri-Quatre, Тирольскіе вальсы и аріи изъ Жоконда. Офицеры, ушедшіе въ походъ почти отроками, возвращались, возмужавъ на бранномъ воздухъ, обвещенные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вибшивая поминутно въ ръчь Нъмецкія и Французскія слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильно билось Русское сердце при словъ отечество! Какъ сладки были слезы свиданія! Съ какимъ единодущіемъ мы соединяли чувства народной гордости и любви къ Государю! А для Него, какая была минута!

Женщины, Русскія женщины были тогда безнодобны. Обыкновенная холодность ихъ исчезла. Восторгъ ихъ былъ истинно упонтеленъ, когда, встръчая побъдителей, кричали онъ: ура!

И въ воздухъ чепчики бросали.

Кто изъ тогдашнихъ офицеровъ не сознается, что Русской женщинь обязанъ онъ быль лучшей, драгоцъннъйшей наградой? . . .

Въ это блистательное время Марья Гавриловна жила съ матерью въ \*\*\* губерніи, и не видала, какъ объ столицы праздновали возвращеніе войскъ. Но въ увздахъ и деревняхъ общій восторгъ, можетъ быть, быль еще сильнье. Появленіе въ сихъ мъстахъ офицера было для него настоящимъ торжествомъ, и любовнику во фракъ плохо было въ его сосъдствъ.

Мы уже сказывали, что, не смотря на ея холодность, Марья Гавриловна все попрежнену окружена была искателями. Но всв должны были отстунить, котда явился въ ея замкъ раненый гусарскій полковникь Бурминь, съ Георгіемъ въ нетлиць и съ интересной блюдностію, какъ говорили тамошнія барышни. Ему было около двадцати нести льть. Онъ прівхаль въ отпускъ въ свои номістья, находившіяся по сосідству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При немъ обыкновенная задумчивость ея оживлялась. Нельзя было сказать, чтобъ она съ нимъ кокетничала; но поэть, замістя ея новеденіе, сказаль бы:

Se amor non è, che dunche? . . .

Вурминъ былъ, въ самомъ дёлё, очень милый молодой человёкъ. Онъ имёль именно тоть умъ, который нравится женщинамъ: умъ приличія и наблюденія, безо всякихъ притязаній и безпечно насмъщливый. Поведеніе его съ Марьей Гавриловной было просто и свободно; но чтобъ она ни сказала или ни сдёлала, душа и взоры его такъ за нею и слёдовали. Онъ казался нрава тикаго и скромнаго, но молва увёряла, что нёкогда быль онъ ужаснымь повёсою, и это не вредило ему во мирціи Марьи Гавриловны, которая (какъ и всё молодыя дамы вообще) съ удовольствіемъ извиняла шалости, обнаруживающія смёльсть и пылкость характера.

Но болье всего.... (болье его нъжности, болье интересной бльдности, болье перевязанной руки) иолчаніе молодаго гусара болье всего подстрекало ея дюбопытство и воображение. Она не могла не сознаваться въ томъ, что она очень ему нравилась; веродтно и онь, съ своимь умомь и опытностью, могь уже замытить, что она отличала его: какимъ же образомъ до сихъ поръ не видала она его у своихъ ногъ и еще не слыхала его признанія? что удерживало его? робость, неразлучная съ истинною дюбовію, гордость нам кокетство хитраго волокиты? Это было для нея загадкою. Подумавъ хорошенько, она решила, что робость была единственно тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностію, и смотри по обстоятельствань, даже нажностію. Она пріуготовляла развязку самую неожиданную и съ нетерпвніемъ ожидала минуты романическаго объясненія. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ев военныя действія имели желасный успекь: по крайней мьрь, Вурминь впаль въ такую задумчивость, и черные глаза его съ такимъ огнемъ останавливались на Марыв Гавриловив, что рвшительная минута, казалось, уже близка. Сосьди говорили о свадьбь, какъ о дель уже конченномъ, а добрая Прасковыя Петровна радовалась, что дочь ен наконець нашла себь достойнаго женика.

Старушка сидћаа однажды одна въ гостиной, раскладывая гранъ-насъянсь, какъ Вурминъ вошель въ комнату и тотчасъ освъдомился о Маръъ Гавриловић. «Она въ саду, отвъчала старушка; нодите къ ней, а я васъ буду здъсь ожидать.» Вурминъ ношелъ, а старушка перекрестилась и подумала: авось дъло сегодия же кончится!

Бурминъ нашель Марью Гавриловну у пруда, нодь ивою, съ книгою въ рукахъ, и въ бъломъ платъв, настоящей героинею романа. Послв первыхъ вопросовъ, Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговоръ, усиливая такимъ образомъ вазимное замъщательство, отъ котораго можно было избавиться развъ только внезапнымъ и ръщительнымъ объясненіемъ. Такъ и случилось: Бурминъ, чувствуя затруднительность своего пеложенія, объявилъ, что искалъ давно случая открыть ей свое сердце, и потребоваль минуты вниманія. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза въ знакъ согласія.

«Я васъ люблю, сказаль Буриинъ, я васъ люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснъла и наклонила голову еще ниже). «Я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкъ, привычкъ видъть и слышать васъ ежедневно...» (Марья

Гавриловна вспомина первое письмо St. Preux.) « Теперь уже поздно противиться судьбъ моей; воспоменаніе объ вась, вашь милый, несравненный образь, отнынь будеть мученіемь и отрадою этом жизни моей; но мив еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вамь ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду.... - «Она всегда существовала, прервала съ живостію Марья Гавриловна, я никогда не могла быть вашею женою.... - Знаю, отвычаль онь ей тихо, знаю, что нъкогда вы любили, но смерть и три года сътованій.... Добрая, милая Марыя Гавриловна! не старайтесь лишить меня последняго утвшенія: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастіе, если бы....» — «Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня.» — «Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но - я несчастнъйшее созданіе... я женать!»

Марыя Гавриловна взглянула на него съ удивленіемъ.

«Я женать, продолжаль Бурминь; я женать уже четвертой годь и не знаю, кто моя жена, и гдв она, и должень ли свидьться сь нею когда нибудь!»

«Что вы говорите?» воскликнула Марья Гавриловна; «какъ это странно! Продолжайте; я раскажу послъ... но продолжайте, сдълайте милость.»

«Въ началь 1812 года, сказалъ Бурминъ, я спъшиль въ Вильну, гдв находился нашъ полкъ. Прівхавь однажды на станцію поздно вечеромь, я вельль было поскорье закладывать лошадей, какъ вдругь поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я ихъ послушался, но непонятное безпокойство овладьло мною; казалось, кто-то меня такъ и толкаль. Между тыпь метель не унималась; я не вытерприказать опить закладывать и порхать вр самую бурю. Ямщику вздумалось вхать рекою, тто должно было, сократить намы путь тремя верстани. Берега были занесены; ямщикъ провхалъ мино того ивста, гдв выважали на дорогу, и такимъ образомъ очутились мы въ незнакомой сторонь. Буря не утихала; я увидьль огонекь, и вельль вхать туда. Мы прівхали въ деревню; въ деревянной церкви быль огонь. Церковь была отворена, за оградой стоило ивсколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» закричало насколько голосовь: Я велаль ямщику подъажать. «Помилуй, гдв ты заменкался?» сказаль мив кто-то; «невъста въ обморокъ; попъ не знаетъ, что делать; мы готовы были ехать назадь. Выходи же скорье.» Я молча выпрыгнуль изъ саней и вошель въ церковь, слабо освъщенную двумя или треми свъчами. Дъвушка сидъла на лавочкъ

въ темномъ углу неркви; другая терла ей виски. «Слава Вогу, сказала эта, насилу вы прижали. Чуть-было вы барышню не уморили. Старый священникъ подошель ко мив съ вопросомъ: «Прикажете начинать? > - «Начинайте, начинайте, батюшка, » отвъчать я разсвянно. Дъвушку нодняли. Она показалась мив не дурна.... Непонятная, непростительная вътренность . . . я сталь подлъ нея передъ налоемъ; священникъ торопился; трое мужчинь и горинчиза поддерживали невізсту и запяты были только ею. Нась обвёнчали. «Попалуйтесь, в сказали намъ. Жена мон обратила ко мив бавдное свое анце. Я хотвав было ее нопаловать... Она вскрикнула: «Ай, не онъ! не онъ!» и упала безъ паняти. Свидътели устренили на меня испуганные глаза. Я новернулся, вышель изъ церкви безо всякаго препятствія, бросился въ кибитку и вакричаль: пошель!

«Воже мой!» закрячала Марын Гавриловна;» и вы не знаете, что сділалось съ бъдною вашею женою?»

Не знаю », отвічаль Бурминь; не знаю, какь зовуть деревню, гдв я візнчался; не помню, съ которой станціи повхаль. Вь то время я такь шало полагаль важности въ преступной моей проказі, что, отьіхавь оть церкви заснуль, и проснулся на другой день ноутру, на третьей уже станціи.

Слуга, бывшій тогда со мню, умерь въ походів, такъ, что я не нивю и надежды отыскать ту, надъ которой подшутиль я такъ жестоко, и которая теперь такъ жестоко отоищена.»

«Боже мой, Боже мой!» сказала Марын Гавриловна, схвативь его руку; «такь это были вы! И вы не узнаете меня?»

Буриннъ побледнель.... и бросился къ ея ногамъ....

## гробовщикъ.

## грововщикъ.

Не зримъ ли каждый демь гробова Съдинь двяжаевищей вселенной

ABPRABES

Последніе пожитки гробовщика Адріана Прохорова были взвалены на похоронныя дроги, и тощая пара въ четвертый разъ потащилась съ Басманной на Никитскую, куда гробовщикъ переселялся всемъ своимъ домомъ. Заперши лавку, прибиль онь къ воротамъ объявленіе о томъ, что домъ продается и отдается внаймы, и пъшкомъ отправился на новоселье. Приближаясь къ желтому домику, такъ давно соблазнявшему его воображеніе и наконецъ купленному имъ за порядочную сумму, старый гробовщикъ чувствоваль съ удивленіемъ, что сердце его не радовалось. Переступивъ за незпакомый порогъ и нашедъ въ новомъ. своемъ жилищъ суматоху, онъ вздохнуль о ветхой лачужкь, гдь въ теченіе осыпнадцати льть все было заведено самымъ строгимъ порядкомъ; сталъ

Tom VIII.

бранить объихъ своихъ дочерей и работницу за ихъ медленность, и самъ принялся имъ помогать. Вскорь порядокъ установился; кивотъ съ образами, шкапъ съ посудою, столъ, диванъ и кровать занили имъ опредъленные углы въ задней комнать; въ кухнь и гостиной помьстились издвлія хозлина: гробы всвуъ цвътовъ и всякаго разивра, . также шкапы съ траурными шляпами, мантіями и факелами. Надъ воротами возвысилась вывеска, изображающая дороднаго Амура съ опрокинутымъ факсломъ въ рукъ, съ подписью: «здъсь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокать и починяются старые.> Дъвушки ушли въ свою свътлицу, Адріанъ обошель свое жилище, съль у окошка и приказаль готовить самоваръ.

Просвъщенный читатель въдаетъ, что Шексииръ и Вальтеръ-Скоттъ, оба представили своихъ гробокопателей людьми весельми и шутливыми, дабы сей противоположност по сильнъе поразить наше воображение. Изъ уважения къ истинъ, мы не можемъ слъдовать ихъ примъру, и принуждены признаться, что правъ нашего гробовщика совершенно соотвътствовалъ мрачному его ремеслу. Адріанъ Прохоровъ обыкновенно былъ угрюмъ и задумчивъ. Онъ разръшалъ молчаніе развъ только для того, чтобъ журить своихъ дочерей, когда

заставаль ихъ безъ дёла глазьющихъ въ окно на прохожихъ, или чтобъ запрашивать за свои произведенія преувеличенную ціну у тіхь, которые имъли несчастіе (а иногда и удовольствіе) въ нихъ нуждаться. И такъ Адріанъ, сидя подъ окномъ, и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновенію быль погружень въ печальныя размышленія. Онъ думаль о проливномъ дождь, который, за недълю тому назадъ, встрътиль у самой заставы похороны отставнаго бригадира. Многія мантік отъ того съузились, многія шляпы покоробились. Онъ предвидълъ неминуемые расходы, ибо давній запасъ гробовыхъ нарядовъ приходилъ у него въ жалкое состояніе. Онъ надъялся вымъстить убытокъ на старой купчихв Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляв, и Прохоровъ боялся, чтобъ ея наследники, не смотря на свое обещание, не полънились послать за нимъ въ такую даль и не сторговались бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.

Сіи размышленія были прерваны нечанню треия фран-масонскими ударами въ дверь. «Кто тамъ?» спросиль гробовщикъ. Дверь отворилась, и человікъ, въ которомъ съ перваго взгляду можно было узнать Німпа ремесленника, вошель въ коинату, и съ веселымъ видомъ приблизился къ гробовщику. «Извините, любезный сосъдъ,» сказалъ

онь темь Русскимь нарачіемь, которое мы безь смъха донынъ слышать не можемъ, «извините, что я вамъ помъшалъ.... я желалъ поскорве съ вами познакомиться. Я сапожникь, имя мое Готлибъ Шульцъ, и живу отъ васъ черезъ улицу, въ этомъ домикъ, что противъ вашихъ окошекъ. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу васъ и вашихъ дочекъ отобъдать у меня попріятельски. Приглашеніе было благосклонно принято. Гробовщикъ просилъ сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоръ они разговорились дружелюбно. «Каково торгуеть ваша милость? » спросиль Адріань. — «Э ке ке, » отвьчаль Шульцъ, «и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть конечно мой товарь не то, что вашь; живой безъ сапогъ обойдется, а мертвый безъ гроба не живеть.» — «Сущая правда,» заметиль Адріань; «однако жъ, если живому не на что купить сапогъ, то, не прогнавайся, ходить онъ и босой; а нищій мертвецъ и даромъ беретъ себъ гробъ.» Такимъ образомъ беседа продолжалась у нихъ еще нъсколько времени; наконецъ сапожникъ всталъ и простился съ гробовщикомъ, возобновляя свое приглашеніе.

На другой день, ровно въ двінадцать часовь, гробовщикь и его дочери вышли изъ калитки ново-

купленнаго дома, и отправились къ сосъду. Не стану описывать ни Русскаго кафтана Адріана Прохорова, ни Европейскаго наряда Акулины и Дарьи, отступая въ семъ случав отъ обычая, принятаго нынвшними романистами. Полагаю однако жъ не излишнимъ замвтить, что объ дъвицы надъли желтыя шляпки и красные башмаки, что бывало у, нихъ только въ торжественные случаи.

Тъсная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частію Нъмцами ремесленниками, съ ихъ женами и подмастерьями; изъ Русскихъ чиновниковъ быль одинъ будочникъ, Чухонець Юрко, умъвини пріобръсти, не смотря на свое смиренное званіе, особенную благосклонность хозявна. Леть двадцать инть служиль онь въ семъ званія върой и правдою, какъ почталіонъ Погоръльскаго. Пожаръ двенадцатаго года, уничтоживь первопрестольную столицу, истребиль и его желтую будку. Но тотчасъ, по изгнаніи врага, на ея мъсть явилась новая, съренькая съ бълыми колонками Дорическаго ордена, и Юрко сталъ опять расхаживать около нея съ съпирой и въ бронъ сермяжной. Онъ быль знакомъ большей части Нъмщевъ, живущихъ около Никитскихъ вороть: инымъ изъ нихъ случалось даже ночевать у Юрки съ Воскресенья на Понедвльникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился съ нимъ, какъ съ человъкомъ, въ

которомъ рано или поздно можетъ случиться имъть нужду, и какъ гости пошли за столь, то они свли вивств. Господинъ и госпожа Шульцъ и дочка ихъ, семнадцати-латняя Лотхенъ, обадая съ гостями всь вивсть, угощали и помогали кухаркь служить. Пиво лилось. Юрко влъ за четверыхъ; Адріанъ ему не уступаль; дочери его чинились; разговорь на Нъмедкомъ языкъ часъ отъ часу дълался шумнье. Вдругь хозяннъ потребоваль вниманія, и откупоривая засмоленную бутылку, громко произнесь порусски: '«За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запънилось. Хозяннъ нъжно поцаловалъ свъжее лице сорокольтней своей подруги, и гости шумно вышили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезныхъ гостей моихъ!» провозгласиль хозяннь, откупоривая вторую бутылку - и гости благодарили его, осущан вновь свои рюмки. Туть начали здоровья следовать одно за другимъ: пили здоровье каждаго гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины Германскихъ городковъ, пили здоровье всвхъ цековъ вообще и каждаго въ особенности, пили здоровье мастеровъ и подмастерьевъ. Адріанъ пиль съ усердіемъ, и до того развеселился, что самъ иредложиль какой-то шутливый тость. Вдругь одинь изъ гостей, толстой булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнуль: «За здоровье тьхъ, на которыхъ мы работаемъ, unferet Rundleute! » Предложеніе, какъ и всѣ, было принято радостно и единодушно. Гости начали другъ другу кланяться, портной сапожнику, сапожникъ портному, булочникъ имъ обоимъ, всѣ булочнику, и такъ далѣе. Юрко, посреди сихъ взаимныхъ поклоновъ, закричалъ, обратясь къ своему сосѣду: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своихъ мертвецевъ.» Всѣ захохотали, но гробовщикъ почелъ себя обиженнымъ и нахмурился. Никто того не замѣтилъ, гости продолжали питъ, и уже благовѣстили къ вечернѣ, когда встали изъ-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навесель. Толстой булочникь и переплетчикь, коего лице казалось въ красненькомъ сафьянномъ переплетв, подруки отвели Юрку въ его будку, наблюдая, въ семъ случав, Русскую пословицу: долгъ платежемъ красенъ. Гробовщикъ пришелъ долой пьянъ и сердитъ. «Что жъ это, въ самомъ дълв, разсуждалъ онъ вслухъ, чвиъ ремесло мое не честнве прочихъ? развъ гробовщикъ братъ палачу? чему смъются басурмане? развъ гробовщикъ гарръ святочный? Хотълось было мнъ позватъ ихъ на новоселье, задатъ имъ пиръ горой; инъ не бывать же тому! А созову я тъхъ, на которыхъ работаю: мертвецевъ православныхъ.»—«Что ты, батющка?» сказала работщица, которая въ это

времи разувала его; «что ты это городинь? Перекрестись! Созывать мертвыхъ на новоселье! Экам страсть!» — «Ей Богу, созову,» продолжаль Адріанъ, «и на завтрашній же день. Милости просимь, мои благодітели, завтра вечеромъ у меня попировать; угощу, чімь Богь послаль.» Съ этимъ словомъ гробовщикъ отправился на кровать и вскорів захрапівль.

На дворь было еще темно, какъ Адріана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась въ эту самую ночь, и нарочный, отъ ея прикащика, прискакаль къ Адріану верхомъ съ этимъ извістіемъ. Гробовщикъ далъ ему за то гривенникъ на водку, одвася наскоро, взяль извощика и повхаль на Разгуляй. У вороть покойницы уже стояла полиція, и расхаживали купцы, какъ вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая какъ воскъ, но еще не обсзображенная тавніемъ. Около нея теснились родственники, соседи и домашніе. Всв окна были открыты; сввии горван; священники читали молитвы. Адріанъ подощелъ къ племяннику Трюхиной, молодому купчику въ модномъ сертукъ, объявляя сму, что гробъ, свъчи, покровъ и другія похоронныя принадлежности тотчасъ будутъ ему доставлены во всей исправности. Наследникъ благодарилъ его разсевино, сказавъ, что о цене онъ не торгуется, а во всемъ

полагается на его совъсть. Гробовщикъ, по обыкновению своему, побожился, что лишнято не возьметь; значительнымъ взглядомъ обмѣнялся съ прикащикомъ, и повхалъ хлопотать. Цвлый день развзжаль сь Разгуляя къ Никитскимъ воротамъ и обратно; ит вечеру все сладиль, и пошель домой ившкомъ, отпустивъ своего извощика. Ночь была лунная. Гробовщикъ благополучно дошелъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесенія окликаль его знакомець нашь Юрко, и узнавъ гробовщика, пожелаль ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщикъ подходиль уже къ своему дому, какъ вдругъ показалось ему, что кто-то подошель къ его воротамъ, отворилъ калитку, и въ нее скрылся. «Что бы это значило? подумаль Адріань. Кому опять до меня нужда? Ужъ не воръ ли ко мив забрался? Не ходять ли любовники къ моимъ дурамъ? Что добраго!» И гробовщикъ думалъ уже кликнуть себь на помощь пріятеля своего Юрку. Вь эту минуту кто-то еще приблизился къ калиткъ и собирадся войти, но увидя бъгущаго хозянна, остановился, и сняль треугольную шляпу. Адріану лице сто показалось знакомо, но второпяхъ не успълъ онъ порядочно его разглядъть. «Вы пожаловали ко мнь,» сказаль запыхавшись Адріань; «войдите же, сдалайте милость. — «Не церемонься, батюшка,» отвечаль тоть глухо; «ступай себе вне-

редъ; указывай гостямъ дорогу! > Адріану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, онъ пошелъ на лъстницу, и тотъ за нимъ. Адріану показалось, что по комнатамъ его ходять люди. «Что за дьявольщина!» подумаль онъ, и спышиль войти... тутъ ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освъщала ихъ желтыя и сиція лица, вваливицеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшеся носы. . . . Адріанъ съ ужасомъ узналь въ нихъ людей, погребенныхъ его стараніями, и въ гость, съ нимъ вмъсть вошедшемъ, бригадира, похороненнаго во время проливнаго дождя. Всв они, дамы и мужчины, окружили гробовщика съ поклонами и привътствіями, кромъ одного бъдняка, недавно даромъ похороненнаго, который совъстясь и стыдясь воего рубища, не приближался, и стоялъ смиренно въ углу. Прочіе всь одеты были благопристойно: покойницы въ чепцахъ и лентахъ, мертвецы чиновные въ мундирахъ, но съ бородами небритыми, кунцы въ праздинчныхъ кафтанахъ. «Видишь ли, Прохоровъ, сказалъ Бригадиръ отъ имени всей честной компаніи; «всв мы поднялись на твое приглашеніе; остались дома только тв, которымъ уже не въ мочь, которые совсемъ развалились, да у кого остались одив кости безъ кожи, но и туть одинь не утерпьль — такь хотьлось ему побывать у тебя.... Въ эту минуту, маленькой скелеть продрадся сквовь толпу, и приблизился къ Адріану. Черепъ его ласково улыбался гробовщику. Клочки свътловеленаго и краснаго сукна и ветхой холстины кой-гдв висвли на немъ, какъ на шесть, а кости ногь бились въ большихъ ботфортахъ, какъ пестики въ ступахъ. «Ты не узналъ меня, Прохоровъ, сказалъ скелеть. Помнинь ли отставнаго сержанта гвардін Петра Петровича Курилкина, того самаго, которому, въ 1799 году, ты продаль первый свой гробъ — и еще сосновый за дубовый? > Съ симъ словомъ мертвецъ простерь ему костиныя объятія — но Адріанъ, собравшись съ силами, закричаль, и оттолкнуль его. Петръ Петровить пошатнулся, упаль и весь разсыпался. Между мертвецами поднялся ропоть негодованія; всв вступились за честь своего товарища, пристали къ Адріану съ бранью и угрозами, и бъдный хозяинъ, оглушенный ихъ крикомъ, и почти задавленный, потеряль присутствіе духа, самъ упалъ на кости отставнаго сержанта гвардіи и лишился чувствъ.

Солнце давно уже освъщало постелю, на которой лежалъ гробовщикъ. Наконецъ открылъ онъ глаза и увидълъ передъ собою работницу, раздувающую самоваръ. Съ ужасомъ вспоипилъ Адріанъ всъ вчерашнія происшествія. Трюхина, бригадиръ

и сержантъ Курилкинъ смутно представились его воображенію. Онъ молча ожидаль, чтобъ работница начала съ нимъ разговоръ, и объявила о последствіяхъ ночныхъ приключеній.

«Какъ ты заспался, батюшка, Адріанъ Прохоровичь,» сказала Аксинья, подавая ему халать. «Къ тебъ заходиль сосъдъ портной, и здъшній будочникъ забъгаль съ объявленіемъ, что сегодня Частный имяниннякъ, да ты изволиль почивать, и мы не хотъли тебя разбудить.»

- «А приходили ко мив отъ покойницы Трюхиной?»
  - «Покойницы? Да развѣ она умерла?
- «Эка дура! Да не ты ли пособляла мив вчера улаживать ея похороны?»

«Что ты, батюшка, не съ ума ли спятиль, али хивль вчерашній еще у тя не прошель? Какія были вчера похороны? Ты цвлый день пироваль у Ньмца, воротился пьянь, завалился въ постелю, да и спаль до сего часа, какъ ужъ къ объдив отблаговъстили.»

- «Ой ли!» сказалъ обрадованный гробовщикъ.
  - «Въстимо такъ,» отвъчала работница.
- «Ну, коли такъ, давай скорве чаю, да позови дочерей.»

СТАНЦІОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ.

## СТАНЦІОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ.

Коллежий Регастраторъ Почтолой станців дикуаторъ.

Киявь Вязинскій.

Кто пе проклипаль станціонных смотрителей, кто съ пими не бранивался? Кто, въ минуту гнъва, не требоваль отъ нихъ роковой книги, дабы вписать въ оную свою безполезную жалобу на притъсненіе, грубость и неисправность? Кто не почитаеть ихъ извергами человъческаго рода, равными покойнымъ подъячимъ или, по крайней мъръ, Муромскимъ разбойникамъ? Будемъ однако справедливы, постараемся войти въ ихъ положеніе, и можетъ быть, станемъ судить объ нихъ гораздо снисходительнъе. Что такое станціонный смотритель? Сущій мученикъ четырнадцатаго класса, огражденный своимъ чиномъ токмо отъ побоевъ, и то не всегда (ссылаюсь на совъсть моихъ читателей). Какова должность сего диктатора, какъ

называеть его шутливо Князь Вяземскій? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днемъ, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной взды, путешественникъ вымещаетъ на смотритель. Погода несносная, дорога скверная, ямщикъ упрямый, лошади не везуть — а виновать смотритель. Входя въ бъдное его жидище, провзжающій смотрить на него, какь на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться отъ непрошенаго гостя; но если не случится лошадей?... Воже! какія ругательства, какія угрозы посыплются на его голову! Въ дождь и слякоть принужденъ онъ бъгать по дворамъ; въ бурю, въ Крещенской морозъ уходить онъ въ свии, чтобъ только на минуту отдохнуть отъ крика и толчковъ раздраженнаго постояльца. Прівзжаеть генераль; дрожащій смотритель отдаеть ему двв последнія тройки, въ томъ числе курьерскую. Генералъ ъдетъ, не сказавъ ему спасибо. Чрезъ пять минуть — колокольчикъ!... и фельдъегерь бросаеть ему на столъ свою подорожную!... Вникнемъ во все это хорошенько, и вмъсто негодованія, сердце наше исполнится искреннимъ состраданіемъ. Еще насколько словъ: въ течение двадцати латъ сряду, изъездиль я Россію по всемь направленіямъ; почти всь почтовые тракты мнь извъстны; несколько поколеній ямщиковъ мне знакомы; ръдкаго смотрителя не знаю я въ лице, съ радкимъ не имълъ и дала; любопытный запасъ путевыхъ монхъ наблюденій надъюсь издать въ непродолжительномъ времени; покамъстъ скажу только, что сословіе станціонныхъ смотрителей представлено общему мивнію въ самомъ ложномъ видь. Сін столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, отъ природы услужливые, склонные къ общежитію, скромные въ притязаніяхъ на почести и не слишкомъ сребролюбивые. Изъ ихъ разговоровъ (коими некстати пренебрегають господа проважающее) можно почерпнуть много любопытнаго и поучительнаго. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю ихъ бесъду ръчанъ какого нибудь чиновника 6-го класса, савдующаго по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня пріятели изь почтеннаго сословія смотрителей. Вь самомъ ділів, память одного изъ нихъ мнів драгоцівнна. Обстоятельства нізкогда сблизили насъ, и объ немъ-то наміврень я теперь побесівдовать съ любезными читателями.

Въ 1816 году, въ мав мвсяцв, случилось мив проважать черезъ \*\*\* скую губернію, по тракту, нынь уничтоженному. Находился я въ мелкомъ чинв, вхаль на перекладныхъ, и платиль прогоны за двв лошади. Въ следствіе сего, смотри-

TONE VIII.

тели со мною не церемонились, и часто бираль я съ бою то, что, во инфин моемъ, следовало мив по праву. Будучи молодъ и всиыльчивъ, я негодоваль на низость и малодушіе смотрителя, когда сей последній отдаваль приготовленную инь тройку подъ коляску чиновнаго барина. Столь же долго не могь и привыкнуть и къ тому, чтобъ разборчивый холовъ обносиль меня блюдомъ на губернаторскомъ объдъ. Нынъ то и другое кажется мив, въ порядкъ вещей. Въ саномъ дъль, что было бы съ нами, если бы вмъсто общеудобиаго правила: тинь тина почитай, ввелось въ употребление другое, напримъръ: умь ума погитай? Какіе возникли бы споры! и слуги съ кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь къ моей повъсти.

День быль жаркій. Въ трехъ верстахъ отъ станців \*\*\* стало накрапывать, и черезъ минуту проливной дождь вымочиль меня до послідней нитки. По прівздів на станцію, первая забота была поскоріве переодіться, вторая спросить себів чаю. «Эй, Дуня!» закричаль смотритель, «поставь самоварь, да сходи за сливками.» При сихъ словахъ вышла изъ-за нерегородки дівочка літъ четырнадцати, и побівжала въ сіни. Красота ел меня поравила. «Это твоя дочка?» спросиль я смотрителя. — «Дочка-сь,» отвічаль онь сі

видонъ довольного самолюбін;» да такая разунная. такая проворвая, вся вы покойницу мать. Туть онь принялся переписывать мою подорожную, а я занялся разсмотрівність картиновь, украшавшихь его смиренную, но опрятную обитель. Онв жаображали историю блуднаго сына: въ первой, почтенный старикь въ колпакъ и ныафрокъ отпускаеть безпокойнаго юношу, который носпашно принимаеть его благословение и ившокъ съ деньгами. Въ другой, яринии чертами изображено развратное поведение молодаго человака: онъ сидить за столожь, окруженный ложными друзьями и безстылными женщинами. Далве, пропотавшийся юноша, въ рубищь и въ треугольной ніляпь, насеть свиней и раздванеть съ ними трапезу; въ его лиць изображены глубокая печаль и расканніе. Наконецъ представлено возвращеніе его къ отпу: добрый старикь въ томъ же колнакв и жаафровь выбытаеть къ нему навстрычу; блудими сынь стоить на кольняхь; въ перспективь поваръ убиваетъ упитаннаго темма, и старший брать вопрошаеть слугь о причинь таковой радости. Подъ каждой картинкой прочель я ириличные Нъмецкіе стихи. Все это дольнів сохранилось въ моей намяти, также какъ и горшки съ бальзаминомъ и провать съ нестрой занавѣскою, и проче предметы, меня въ то время окружавийе. Вижу, какъ теперь, самаго хозяина, человъка лътъ пятидесяти, свъжаго и добраго: на немъ былъ длинный зеленый сертукъ съ тремя медалями на полинялыхъ лентахъ.

не успълъ я расплатиться со старымъ моимъ ямщикомъ, какъ Дуня возвратилась съ самоваромъ. Маленькая кокетка со втораго взгляда замьтила впечатльніе, произведенное ею на меня; она потупила большіе голубые глаза; я сталъ съ нею разговаривать, она отвычала мны безъ всякой робости, какъ давушка, видавшая свыть. Я предложиль отцу ея стаканъ пуншу; Дуны подаль я чашку чаю, и мы втроемъ начали бесыдовать, какъ будто выкъ были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мнв все не хотвлось разстаться съ смотрителемъ и его дочкой. Наконецъ и съ нимъ простился; отецъ ножелалъ мнв добраго пути, а дочь проводила до телеги. Въсвияхъ я остановился и просилъ у ней позволенія ее поцаловать; Дупя согласилась . . . . Много могу я насчитать ноцалуевъ

Съ тъхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь, но ни одинъ не оставилъ во мнѣ столь долгаго, столь прінтнаго воспоминанія.

Прошло несколько леть, и обстоятельства привели меня на тоть самый тракть, въ те самыя места. Я еспомниль дочь стараго смотрители и

обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумаль я, старый смотритель, можеть быть, уже сивнень; въроятно Дуня уже замужемъ. Мысль о смерти того или другаго также мелькнула въ умъ моемъ, и я приближался къ станціи \*\*\* съ печальнымъ предчувствіемъ. Лошади стали у почтоваго домика. Вошедъ въ комнату, я тотчасъ узналь картинки, изображающія исторію блуднаго сына; столь и кровать стояли на прежнихъ ивстахъ, но на окнахъ уже не было цвътовъ, и все кругомъ показывало ветхость и небреженіе. Смотритель спаль подъ тулупомъ; мой прівадъ разбудиль его; онъ привсталь.... Это быль точно Самсонъ Выринъ; но какъ онъ постарвлъ! Поканвстъ собираден онъ переписать мою подорожную, я смотрваъ на его съдину, на глубокія морщины давно небритаго лица, на сгорбленную спину — и не могь надивиться, какъ три или четыре года могли превратить бодраго мужчину въ хилаго старика. «Узналь ли ты меня?» спросиль я его; «мы съ тобою старые знакомые.» — «Можеть статься,» отвъчаль онь угрюмо; «здъсь дорога большая; много провзжихъ у меня перебывало.» — «Здорова ли твоя Дуня?» продолжаль я. Старикь нахмурился. «А Богъ ее знаетъ,» отвъчаль онъ. «Такъ видно она замуженъ?» сказалъ н. Старикъ притворилен, будто бы не слыхаль ноего вопроса, и продолжаль ношентомь читать мою подорожную. Я прекратиль свои вопросы и вельль поставить чайникь. Любопытство начинало мена безнокойть, и и надвялси, что пуншь разрышить языкь моего стараго знакомца.

Я не опибся: старикъ не отказался отъ предлагаемаго стакана. Я замътиль, что ронъ происниль его угримость. На второмъ стаканъ сдълался онъ разговорчивъ; всиомнилъ, или показалъ видъ, будто бы вспомнилъ меня, и я узналъ отъ него повъсть, которая въ то время сильно меня занкла и тронула.

«Такъ вы знали мою Дуню?» началь онь. «Кто же и не эпаль ел? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за давка то была. Вывало, кто ни провдеть, эсикой похвамить, никто не осудить. Барыни дарили ее, то нааточкомь. сережкажи. Господа mpokamie TO нарочно останавливались, будто бы пообедать, амь отуживать, а въ саномъ деле, только чтобъ на нее подолье поглядьть. Бывало, баринь какой бы сердитый ни быль, при ней утихаеть и шклостино со много разговариваеть. Повърште ль, сударьс курьеры, фельдыегери съ нею по шолучасу ваговарявались. Ею домъ держалси; что прибрать, что приготовить, за всемъ успевала. А я то, старый дуракъ, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; ужъ а м не жибиль меск Дуан, и м не вельких

поего дитити; ужъ ей ли не было житье! Да ивть, оть беды не отбоживься: что суждено; тому же миновать, УТУТЬ онь сталь подробно раскавывать мив свое горе. — Три года тому назадъ, однажды, въ винній вечерь, когда смотритель разлиневываль новую книгу, и дочь его за перетородкой иныла себь новое платве, тройка нодъвкала, и проважій въ черкеской шашкв, въ военной иннели, окутанный ніалью, воніель въ коннату, требуя лонидей. Лошади всв были въ рассонь. При семъ жевъстін, путешественникъ вознысть-было голось и магайку; но Дуня, прин вынирая къ таковнов сценамъ, выбъжала мериза перегородки и ласново обратились ка провземну съ вопросемъ: не угодно ли будеть ему чего на будь мокушать? Цоявленіе Дуни произвело обыцновенное свое дъйствіе. Гивьъ проважаго процель; онь согласилси ждать лошадей и заказаль себф ужинъ. Снявъ покрую, косматую шашку, отпутавъ **ма**ль и сдернувъ шинель, проважий явился полодымь стройнымь гусаромь съ черными усиками: Онь расположился у спотрителя, началь весело разговаривать съ нинь и съ его дочерью. Подали ужинеть. Между тюмъ лошади пришли, и смотритем нриказаль, чтобъ тотчась, не кория, запригали ихъ въ кибитку проважаго; но возвратись, наниель онь молодаго челована почти безь памети

лежащаго на лавкъ: ему сдълалось дурно, голова разболълась, невозможно было ъхать . . . . Какъ быть! смотритель уступиль ему свою кровать, и положено было, если больному не будетъ легче, на другой день утромъ послать въ С\*\*\* за лекаремъ.

На другой день гусару стало хуже. Человыхъ его повхаль верхомь вь городь за лекаремь. Дуня обвязала ему голову платкомъ, намоченнымъ уксусомъ, и свла съ своимъ питьемъ у его кровати. Больной при смотритель охаль и не говориль ночти ни слова, однако жъ выпиль двъ чашки кофе, и охая заказаль себь объдъ. Дуня отъ него не сеходила. Онъ поминутно просиль пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленнаго лимонада. Вольной обмакиваль губы, и всякой разъ, возвращая кружку, въ знакъ благодарности слабою своею рукою пожималь Дунюшкину руку. Къ объду прівкаль лекарь. Онъ пощупаль пульсь больнаго, ноговориль съ нинъ понъмецки, и порусски объявиль, что ему пужно одно спокойствіе ж что дин черезъ два ему можно будетъ отправиться въ дорогу. Гусаръ вручилъ ему 25 рублей за визитъ. пригласиль его отобедать; лекарь согласился; оба ван съ большимъ аппетитомъ, вынили бутылку вина и разстались очень довольны другь другомъ.

Прошель еще день, и гусаръ совсвиъ оживился. Онъ быль чреавычайно весель, безъ умол-

ку шутиль то съ Дунею, то съ смотрителемъ; насвистываль ивсни, разговариваль съ проважими, вписываль ихъ подорожныя въ почтовую книгу, и такъ нолюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему разстаться съ любезнымъ своимъ постояльцемъ. День быль воскресный; Дуня собиралась къ объдиъ. Гусару подали кибитку. Онъ простился съ смотрителемъ, щедро наградивъ его за постой и угощеніе; простился и съ Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревии. Дуня стояла въ · недоумвнів.... «Чего же ты боннься?» сказаль ей отець; «въдь его высокоблагородіе не волкь и теби не съвстъ; прокатись-ка до церкви.» Дуня свла въ кибитку подлв гусара, слуга вскочиль на облучокъ, ямщикъ свиснулъ и лошади поскакали.

Бѣдный смотритель не понималь, какимь образомъ могь онь самъ позволить своей Дунв вхать вивств съ гусаромъ, какъ нашло на него ослвиленіе, и что тогда было съ его разумомъ. Не прошло и получаса, какъ сердце его начало ныть, ныть, и безпокойство овладъло имъ до такой степени, что онъ не утерпълъ, и пошель самъ къ объднъ. Подходя къ церкви, увидъль онъ, что народъ уже расходился, но Дуни не было ни въ оградъ, ни на паперти. Онъ поспъшно вошель въ церковь: свищенникъ выходилъ изъ алтаря; дъячекъ гасиль свъчи, двъ старушки молмансь еще въ углу; но Дуни въ перкви не было. Въдный отещь насилу ръшился спросить у дьичка, была ли она у объдии. Дъячекъ отвъчаль, что не бывала. Сиотритель пошель домой ни живъ, ни мертвъ. Одна оставалась ему надежда: Дуни но вътремости молодыхъ лъть вздумала, можетъ быть, прокатиться до слъдующей станији, гдъ жила ем престная мать. Въ мучительномъ волненіи ожидаль онь возвращенія тройки, на которой опъ отпустиль ес. Ямшикъ не возвращалси. Наконецъ пъ вечеру прівкаль онъ одинь и хивлемъ, съ убійственнымъ мявъстіемъ: «Дуни съ той станціи отправилась далье съ гусаромъ.»

Старикъ не снесъ своето несчастія: онъ туть же слегь въ ту самую постель, гдѣ накапунь межаль молодой обманщикъ. Теперь, смотритель, соображан всв обстоятельства, догадывался, что бользнь была притворная. Вѣднякъ занемогъ сильной горичкою; его свевли въ С\*\*\* и на его ифсто опредълнан навремя другаго. Тотъ же лекаръ, который прівзжаль въ гусару, лечнаъ и его. Онъ увѣрнаъ опотрители, что молодой человъкъ быль совставъ здоровъ, и что тогда еще догадывался силь о его влобномъ намъреніи, но молчаль, опасансь его нагайки. Правду ли говориль Нъменъ нам только желаль похваетаться дамыювидностію,

но онь ни мало тыпь не утыпаль быднаго больнаго. Едва оправись отъ больни, спотритель выпросель у С ночтмейстера отпускъ на два месица, и не сказавъ никому ни слова о своемъ намъренін, пвикомъ отправился за своею дочерью. Изъ подорожной вналь онь, что рогимство Минскій Вхаль изь Смоленска въ Петербургъ. Ямишкъ, который выж его, сказываль, что во всю дорогу Дуни плакала, коти, казалось, вхала по своей окотв. «Авось,» думаль смотричель, «примеду я домой ваблудиную овенку мою.» Св этой имскию прибыль ожь въ Петербургъ, остановияси въ Изнайловскомъ полку, въ домъ отставнаго унтерь-офицера, **СВОСТО СТАРАТО СОСЛУЖИВЦА, И ИНТАЛЬ ОВОИ ПОИСЛИ.** Вскорь узналь онь, что ротмистрь Минскій въ Петербургь и живеть вы Депуговомы трактиры. Спотритель рынился къ нему явиться.

Рано утромъ принель онъ нъ но переднию, и просиль доложить его высокоблагородію, что старый солдать просить съ нимъ увидьться. Военный лакей, чисти сапогъ на колодкъ, объявиль, что баринъ нечиваеть, и что прежде одиниадиати часовъ не принимаеть никого. Смотритель ущель и возвратился въ назначениое времи. Минскій вышель сапъ къ нему въ жалать, въ красной скуфьъ «Что, брать, тебъ надобно? « спросиль онь его. Сердце старика закинью, слевы жавершулись на

глазахъ, и онъ дрожащимъ голосомъ произнесъ только: «Ваше высокоблагородіе!... сдвлайте такую Божескую милость!... Минскій взглянуль на него быстро, вспыхнуль, взяль его за руку, повель въ кабинетъ и заперъ за собой дверь. «Ваше высокоблагородіе!» продолжаль старикь, «что съ возу упало, то пропало; отдайте мнв, по крайней мерь быдную мою Дуню. Выдь вы натыпились ею; не погубите жъ ее по напрасну.» — «Что сдълано, того не воротишь,» сказаль молодой человькъ въ крайнемъ замъщательствь; «виновать передъ тобою, и радъ просить у тебя прощенія, но не думай, чтобъ и Дуню могъ покинуть: она будеть счастива, даю тебь честное слово. Зачемъ тебе ее? Она меня любить; она отвыкла отъ прежняго своего состоянія. Ни ты, ни она -вы не забудете того, что случилось.» Потомъ, сунувъ ему что-то за рукавъ, онъ отворилъ дверь, и смотритель, самь не помня какь, очутился на vanns.

Долго стоиль онь неподвижно, наконець увидель за общлагомь своего рукава свертокь бумагь; онь вынуль ихъ и развернуль несколько пяти и десятирублевыхъ смятыхъ ассигнацій. Слезы опять навернулись на глазахъ его, слезы негодованія! Онь сжаль бумажки въ комокъ, бросиль ихъ на земь, притопталь каблукомъ, и пошель . . . . Отошедъ нъсколько шаговъ, онъ остановился, подумаль .... и воротился .... но ассигнацій уже не было. Хорошо одьтый молодой человькъ, увидя его, подбъжаль къ извощику, сълъ поспѣшно и закричаль: «пошель! ...» Смотритель за нимъ не погнался. Онъ ръшился отправиться домой на свою станцію, но прежде хотьль хоть разъ еще увидѣтъ бъдную свою Дуню. Для сего, дня черезъ два, воротился онъ къ Минскому; но военный лакей сказаль ему сурово, что баринъ никого не принимаетъ, грудью вытъсниль его изъ передней, и хлопнуль двери ему подъ носъ. Смотритель постояль, постояль — да и пошель.

Въ этотъ самой день, вечеромъ, шелъ онъ по Литейной, отслуживъ молебенъ у Всъхъ Скорбящихъ. Вдругъ промчались передъ нимъ щегольскія дрожки и смотритель узналъ Минскаго. Дрожки остановились передъ трехъ - этажнымъ домомъ у самаго подъвзда, и гусаръ вбъжалъ на крыльце. Счастливая мысль мелькнула въ головъ смотрителя. Онъ воротился, и поровнявшись съ кучеромъ: «Чья, братъ, лошадь?» спросилъ онъ, «не Минскаго ли?» — «Точно такъ,» отвъчалъ кучеръ, «а что тебъ?» — «Да вотъ что: баринъ твой приказалъ миъ отнести къ его Дунъ записочку, а я м позабудь, гдъ Дуня-то его живетъ.» — «Да вотъ здъсъ, во второмъ этажъ. Опоздалъ ты, братъ,

съ твоей запиской; теперь ужъ онъ самъ у вее. 
— «Нужды нътъ,» возразилъ смотритель съ неизъяснимымъ движениемъ сердца «спасибо, что
надоумилъ, а я свое дъло сдълаю.» И съ этимъ
словомъ ношелъ онъ но лъстницъ.

Двери были заперты; онъ нозвониль, проные несколько секундъ въ тягостномъ для исто ожиданіи. Ключь загрежьль, ему отворили. «Здысь стоить Авдотыя Самсоновна?» спроснав онь. «Завсь, отвъчала молодан служаниа; «зачънъ тебъ ел надобно?» Смотритель, не отвічая, вошель въ залу. «Нельзя, нельзя!» запричала вследе ему служанца; «у Авдотыи Самсомовны гости.» Но сметритель, не слушая, шель далье. Двв цервыя комнаты были тенны, въ трегьей быль огонь. Онъ подониель къ растворенной двери и остановился. Въ комнатъ богатоубранной, Минскій сидвль въ вадумчивости, Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручкъ его кресель, какъ навадница на спосмъ Англійскомъ седль. Она съ нежностію спотреда на Минскаго, маматывая червые его кудри на свои сверкающіе пальцы. Бізный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; онъ ноневоле ею любовался. «Кто такъ?» спросвла она, не нодиниая головы. Онъ все молчаль. Не нолучая отвъта, Дуня нодивла голову.... и съ крикомъ упала на коверъ. Испуганный Минскій

жинулся ее поднимать, и вдругь увидя въ дверяхъ стараго смотрителя, оставиль Дуню, и подощель въ нему, дрожа отъ гивва. «Чего тебъ надобно?» сказаль онъ ему, стиснувъ зубы; «что ты за иною веюду краденъся, какъ разбойникъ? или хоченъ меня заръзать? Помель вонъ!» и сильной рукою схвативъ старика за воротъ, вытолкнуль его на лъстницу.

Старикъ пришелъ къ себъ на квартиру. Прідтель его совътоваль ему жаловаться; но смотритель нодумаль, махнуль рукой и рашился отступиться. Черезъ два дня отправился онъ изъ Петербурга обратно на свою станцію, и онять принялся за свою доджность. «Воть уже третій годь, заключиль онь, какъ живу я безь Дуни, и какъ объ ней ньть ни слуху, ни духу. Жива ли, ньть ли, Вогъ ее въдаетъ. Всяко случается. Не ее первую, не ее носавднюю сманиль провяжій повіса, а тапь нодержаль, да и броскив. Миого ихъ въ Петербургћ, молоденьких дуръ, сегодия въ атлась да бархать, а завтра, поглядимь, метуть улицу вивежь съдголью кабанкою. Какъ подумаень порою, что в Дуна, кометь быть, туть же пронадаеть, тель неневоль согранинь, да пожелаеть ей мо-ГДЛЫ . . . .

Таковъ быль расказь прінтели моего, стараго смотрители, расказь, неоднократно прерываеный слевами, которыя живописно отпраль онь своею полою, какь усердный Терентынчы вы прекрасной быльадь Динтріева. Слевы сін отчасти возбуждаены были пуншемь, коего вытянуль онь пять стакановь вы продолженіе своего повыствованія; но какь бы то ни было, онь сильно тронули мое сердце. Съ нимъ разставшись, долго не могь и вабыть стараго смотрителя, долго думаль я о быдной Дунь . . . .

Недавно еще, провзжая черезъ мъстечко \*\*\*, вспомниль я о моемъ пріятель; и узналь, что станція, надъ которой онъ начальствоваль, уже уничтожена. На вопрось мой: «Живъ ли старый смотритель?» никто не могь дать мнв удовлетворительнаго отвъта. Я ръшился посътить знакомую сторону, взяль вольныхъ лошадей и пустился въсело Н.

вали небо; холодный вътеръ дулъ съ пожатыхъ полей, унося красные и желтые листья со встръчныхъ деревьевъ. Я прівхаль въ село при закатъ солнца и остановился у почтоваго домика. Въ съни (гдъ нъкогда поцаловала меня бъдная Дуня) вышла толстая баба, и на вопросы мои отвъчала, что старый смотритель съ годъ какъ померъ, что въ домъ его поселился пивоваръ, а что она жена шивоварова. Мнъ стало жаль моей напрасной по-

вздки и семи рублей издержанных даромъ. «Отъ чего жъ онъ умеръ?» спросилъ я пивоварову жену. — Спился, батюшка — отвъчала она. «А гдъ его похоронили?» — За околицей, подлъ покойной хозяйки его. — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — Почему же нельзя? Эй, Ванька! полно тебъ съ кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу. —

При сихъ словахъ, оборванный мальчикъ, рыжій и кривой, выбъжалъ ко мив и тотчасъ цовелъ меня за околицу.

«Зналъ ты покойника?» спросиль я его дорогой.

- Какъ не знать! Онъ выучиль меня дудочродиля
  ки выразывать. Бывало (царство ему небесное!)
  идеть изь кабака, а мы-то за нимь: «Дадушка,
  дадушка! оращковъ!» а онъ насъ орашками и
  надаляеть. Все, бывало, съ нами возится.
  - «А провзжіе вспоминають ли его?» '
- Да нынь мало провзжихь; развь засьдатель завернеть, да тому не до мертвыхъ. Воть льтомъ проважала барыня; такъ та спрашивала о старомъ смотритель, и ходила къ нему на могилу.
  - «Какая барыня?» епросиль я съ любопытетвомъ
- Прекрасная барыпя отвъчалъ мальчишка;
   ъхала она въ каретъ въ шесть лошадей, съ тремя

Tom VIII.

маленькими барчатами и съ кормилицей, и съ черной моською; и какъ ей сказали, что старый смотритель умеръ, такъ она заплакала и сказала дътямъ: «сидите смирно, а и схожу на кладбище.» А и было-вызвалси довести ее. А барыни сказала: Я сама дорогу знаю. И дала инъ питакъ серебромъ — такая добрая барыня! —

Мы пришли на кладбище, голое мъсто, ничъмъ не огражденное, усъянное деревинными крестами, не осъненными ни единымъ деревцемъ. Отроду не видалъ и такого нечальнаго кладбища.

- Вотъ могила стараго смотрителя, сказалъ миъ мальчикъ, вспрыгнувъ на груду неску, въ которую врытъ былъ черный крестъ съ мъднымъ образомъ.
  - «И барыня приходила сюда?» спросиль я.
- Приходила, отвъчалъ Ванька; я смотрълъ на нее издали. Она легла здъсь, и лежала долго. А тамъ барыня пошла въ село, и призвала попа, дала ему денегъ и поъхала, а миъ дала пятакъ серебромъ славная барыня! —

И я даль мальчишке пятачекь, и не жалель уже ни о поездке, ни о семи рубляхь, мною истраченныхь.

## БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.

## БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.

Во всехо ты, Думенька, нарадахъ корона Воглановичь

Въ одной изъ отдаленныхъ нашихъ губерній находилось имвние Ивана Петровича Берестова. Въ молодости своей служиль онъ въ гвардіи, вышель въ отставку въ началь 1797 года, увхаль въ свою деревню, и съ тъхъ поръ оттуда не вывзжаль. Онь быль женать на бъдной дворянкь, которая умерла вродахъ, въ то время, какъ онъ находился въ отъезжемъ поле. Хозяйственныя упражненія скоро его утвинли. Онъ выстроиль домъ по собственному плану, завелъ у себя суконную фабрику, утроилъ доходы и сталъ почитать себя умнейшимъ человекомъ во всемъ околодке, въ чемъ и не прекословили сму сосъди, прівзжавшіе къ нему гостить съ своими семействами и собаками. Въ будни ходиль онъ въ плисовой курткв, Buch wik days

по правданнамь надваль онь сертукь изь сукна домашней работы; самь записываль расходь, и ничего не читаль, кромь Сенатскихъ Въдомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордымъ. Не ладиль съ нимъ одинъ Григорій Ивановичь Муромскій, ближайшій его сосьдь. Этотъ быль настоящій Русской баринъ. Промотавъ въ Москвъ большую часть имінія своего, и на ту пору овдовівь, убхаль онъ въ посліднюю свою деревню, гді продолжаль проказничать, но уже въ новомъ родь. Развель онъ Англійскій садъ, на которой тратиль почти всі остальные доходы. Конюхи его были одіты Англійскими жокеми. У дочери его была мадамъ Англичанка. Поля євои обработываль онъ по Англійской методі;

Но на чумой манерь хавбъ Русской не родител, и не смотря на значительное уменьшение расходовъ, доходы Григорья Ивановича не прибавлятись; онъ и въ деревић находиль способъ входить въ новые долги; со всемъ темъ ночитался человыкомъ не глунымъ, ибо первый изъ помъщиковъ своей губерній догадался заложить имъщиковъ своей губерній догадался заложить имъщіе въ Опекунской Советь: обороть, казавшійся въ то время чрезвычайно сложнымъ и смелымъ. Изъ людей, осуждавшихъ его, Берестовъ отзывался строже всехъ. Ненависть къ нововведеніямъ была отличительная черта его характера. Онъ не

могъ равиодунно говорить объ англоманіи своего сосіда, и поминутно находиль случай его критиковать. Показываль ли гостю свои владінія, въ отвіть на похвалы его хозяйственнымъ распораженіямъ: «да-сь!» говориль онъ съ лукавой усміникою; «у меня не то, что у сосіда Григорья Ивановича. Куда намъ поанглійски разоряться! Были бы мы порусски хоть сыты.» Сін и подобныя шутки, по усердію сосідовъ, доводимы были до свідінія Григорья Ивановича съ дополненіемъ и объясненіями. Англоманъ выносиль критику столь же нетерпівливо, какъ и наши журналисты. Онъ бізсился и прозваль своего зоила медвіздемъ и провинціаломъ.

Таковы были сношенія между сими двумя владъльцами, какъ сынъ Берестова прівхаль къ нему въ деревню. Онъ быль воспитанъ въ \*\*\* Университеть и наміревался вступить въ военную службу, но отець на то не согласился. Къ статской службь молодой человькъ чувствоваль себя совершенно песпособнымъ. Они другь другу не уступали, и молодой Алексви сталь жить покамість бариномъ, отпустивъ усы на всякой случай.

Алексъй быль, въ самомъ дъль, молодецъ. Право было бы жаль, если бы его стройнаго стана никогда не стягиваль военный мундиръ, и если бы онъ, виъсто того, чтобъ рисоваться на конъ, провсять свою молодость, сотнувшись надъ канцелярскими бумагами. Смотря, какт онт на охотт скакаль всегда первый, не разбиран дороги, состам говорили согласно, что изъ него никогда не выйдетъ путнаго столоначальника. Барышин поглядывали на него, а иногда и заглядывались; но Алексъй мало ими занимался, а онт причиной его нечувствительности полагали любовную связь. Въ самомъ дълъ, ходилъ по рукамъ списокъ съ адреса одного изъ его писемъ: Акулинъ Петровиъ Курочкиной; въ Москвъ, напротивъ Алексъевскаго монастыря, въ доми мидника Савельева, а васъ покорнийше прошу доставить письмо сіе А. Н. Р.

Тѣ изъ моихъ читателей, которые не живали въ деревняхъ, не могутъ себъ вообразитъ, что за прелестъ эти уѣздныл барышни! Воспитанныя па чистомъ воздухъ, въ тъни своихъ садовыхъ яблонъ, онъ впаніе свъта и жизни почерпаютъ изъ книжекъ. Уединеніе, свобода и чтеніе рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсти, неизвъстныя разсѣяннымъ нашимъ красавидамъ. Для барышни звонъ колокольчика естъ уже приключеніе; ноъздка въ ближній городъ полагается эпохою въ жизни, и посъщеніе гостя оставляєтъ долгое, иногда и въчное воспоминаніе. Конечно венкому вольно смъяться надъ пѣкоторыми ихъ странностими; но шутки поверхностнаго наблюдателя не могуть уни-

чтожить ихъ существенныхъ достоинствъ, изъ коихъ главное: особенность характера, салобытмость (individualité), безъ чего, по мивнію Жанъ- Поля, не существуетъ и человіческаго величін.
Въ столицахъ женщины получають, можетъ быть,
лучніе образованіе; но навыкъ світа скоро сглаживаетъ характеръ и ділаетъ души столь же однообразными, какъ и головные уборы. Сіе да будетъ
сказано не въ судъ и не во осужденіе, однако жъ
мота поята manet, какъ пишеть одинъ старинный комментаторъ.

Легко вообразить, какое впечатльніе Алексый должень быль произвести въ кругу нашихъ барыштень. Онъ первый передъ ними явился мрачнымъ 
и разочарованнымъ; первый говориль имъ объ 
утраченныхъ радостихъ и объ увидшей своей юности; сверхъ того носиль онъ черное кольцо съ 
изображеніемъ мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново въ той губерніи. Барышни сходили 
ию немъ съ ума.

Но всехъ более занята была имъ дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно Григорій Ивановичь). Отцы другь къ другу не ездили, она Алексея еще не видала, между темъ, какъ все молодыя соседки только объ немъ и говорили. Ей было семнадцать леть. Черные глаза оживляли ся смуглое и очень пріят-

Digitized by Google

ное лице. Она была единственное и следственно балованное дити. Ея резвость и поминутныя проказы восхищали отца и приводили въ отчанные ем 
мадамъ, имесъ Жаксонъ, сороколетною чопорную 
дъвицу, которая белилась и сурмила себе брови, 
два раза въ годъ перечитывала Памелу, получала 
за то две тысячи рублей, и умирала со скуки въ 
этой варварской Россіи.

За Лизою ходила Насти; она была мостариве, но столь же вътрена, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей всъ свои тайпы, выъсть съ нею обдумывала свои затъи; словоиъ, Насти была въ сель Аносовъ лицемъ гораздо болье значительнымъ, нежели любая наперсиица во Французской трагедіи.

- «Позвольте мнв сегодня пойти въ гости,» сказала однажды Настя, одъвая барышню.
  - Изволь; а куда? —
- «Въ Тугилово, къ Берестовымъ. Поварова жена у нихъ имянинница, и вчера приходила звать насъ отобъдать.»
- Вотъ! сказала Лиза, господа въ ссоръ, а слуги другъ друга угощаютъ.
- «А намъ какое дъло до господъ!» возразила Настя; «къ тому же я ваша, а не папенькина. Вы въдь не бранились еще съ молодымъ Берестовымъ; а старики пускай себъ дерутся, коли имъ это весело.»

— Ностарайся, Настя, увидьть Алексыя Берестова, да раскажи мнь хорошенько, каковь онъ собою и что онь за человыкь. —

Насти объщалась, а Лиза съ нетерпъніемъ ожидала цълый день ен возвращенія. Вечеромъ Насти явилась. «Ну, Лизавета Гавриловна,» сказала она входи въ комнату, «видъла молодаго Берестова; наглядълась довольно; цълый день были вивстъ.»

- Какъ это? Раскажи, раскажи нонорядку. «Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья Егоровна, ...»
  - Хорошо, знаю. Ну потомъ. —
- «Позвольте-съ, раскажу ссе попорядку. Вотъ пришли мы къ самому объду. Комната полна была народу. Были Колбинскія, Захарьевскія, прикащица съ дочерьми, Хрупинскія....»
  - Ну! а Берестовъ? —
- «Погодите-съ. Вотъ мы съли за столъ, прикащица на первомъ мъсть, я подлъ нея.... а дочери и надулись, да миъ наплевать на нихъ....»
- Ахъ, Настя, кавъ ты скучна съ въчными своими подробностями! —

«Да какъ же вы нетерпъливы! Ну воть вышли мы изъ-за стола... а сидъли мы часа три и объдъ быль славный; пирожное блан-манже синее, красцое и полосатое ... Воть вышли мы изъ-за стола,

и пошли въ садъ играть въ горълки, а молодой баринъ тутъ и явился.»

- Ну чтожъ? Правда ли, что онъ такъ хорошъ собою? —
- «Удивительно хорошь, красавець, можно сказать. Стройный, высокій, румянець во всю щеку...»
- Право? А я такъ думала, что у него лице блъдное. Что же? Каковъ онъ тебъ показался? Печаленъ, задумчивъ? —
- « Что вы? Да этакаго бъщенаго я и сроду не видывала. Вздумаль онъ съ нами въ горълки бъгать. »
- Съ вами въ горълки бъгать! Невозможно!—
  «Очень возможно. Да что еще выдумалъ! Поймастъ, и ну цаловать!»
  - Воля твоя, Настя, ты врешь. —
- «Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него отдълалась. Цълый день съ нами такъ и провозился.»
- · -- Да какъ же, говорять, онъ влюбленъ и ни на кого не смотрить? --
- «Не внаю-съ, а на меня такъ ужъ слишкомъ смотрвлъ, да и на Таню, прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу Колбинскую, да грвхъ сказать, инкого не обидвлъ, такой баловникъ!» Съста
- Это удивительно! А что въ домѣ про него слышно? —

«Баринъ, сказываютъ, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не корошо: за дъвушками слишкомъ любитъ гоняться. Да, по мнъ, это еще не бъда: со временемъ остепенится.»

— Какъ бы мнв котвлось его видеть! — сказала Лиза со вздохомъ.

«Да что же туть мудренаго? Тугилово отъ насъ недалеко, всего три версты: подите гулять въ ту сторону, или поважайте верхомъ; вы върно встрътите его. Онъ же всякой день, рано поутру, ходить съ ружьемъ на охоту.»

— Да нътъ, не хорошо. Онъ можетъ подумать, что я за нимъ гоняюсь. Къ тому же отцы наши въ ссоръ, такъ и мнъ все же нельзя будетъ съ нимъ познакомиться.... Ахъ, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестъянкою! —

«И въ самомъ дѣлѣ; надѣньте толстую рубашку, сарафанъ, да и ступайте смѣло въ Тугилово; ручаюсь вамъ, что Берестовъ уже васъ не прозѣваетъ.»

— А поздъщнему я говорить умью прекрасно. Ахъ, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать съ намъреніемъ непремънно исполнить веселое свое предположеніе. На другой же день приступила она къ исполненію своего плана, послала купить на базаръ толстаго полотна, синей китайки и мъдныхъ пуговокъ; съ помощью Насти скроила себъ рубашку и сара-

· Digitized by Google

фань, засадила за имтье всю дівнуью, и ит вечеру все было готово. Ляза принарила обнову, и призналась предъ зеркаломъ, что интегда еще такъ мила самой себъ не казалась. Она повторила свою роль. На ходу шизко кланилась и изсколько разъ потомъ качала головою, на подобіе глининыхъ котовъ, говорила на крестъянскомъ нарвчін, сивнаясь, закрываясь рукавонь, и заслужила нолное одобреніе Насти. Одно затрудинаю ее: она жопробовала было пройти по двору босая, но дернъ кололь ся нъжими ноги, а несокъ и камешки ноказались ей нестериимы. Настя и туть ей помогла: она сняла мерку съ Лизивой моги, сбытала въ поле къ Трофину пастуку и заказала ему пару дантей не той марка. На другой день, ни свъть ни заря, Лиза уже проспулась. Весь домъ еще спалъ. Насти за воротами ожидала пастуха. Заиграль рожокъ и деревенское стадо мотянулось инмо барскато двора. Трофинъ, проходя нередъ Настей, отдаль ей наленьнія, нестрыя лапти и получиль отъ нея полтину въ награждене. Аиза тихонько нарядилась крестьянкою, менотомъ дала Насть свои наставленія касательно имось Жавсонъ, выных на ваднее крыльцо и чрезъ огородь побъжала въ поле.

Заря сіяла на востокі и золотые ряды обляковы, казалось, ожидали солица, какы царедворцы ожидатоть государя; ясное небо, утренняя свыжесть, роса, вътерокъ и пъніе птичекъ наполняли сердце Лизы младенческой веселостію; боясь какой нибудь знакомой встрвчи, она, казалось, не шла, а летвла. Приближавсь къ рощь, стоящей на рубежь отновскаго владенія, Лиза пошла тине. Здесь она должна была ожидать Алексвя. Сердне ся сильно билось, само не зная, почему; но болзнь, сопровождающая нолодыя наши проказы, составляеть и главную ихъ прелесть. Лиза вошла въ сумракъ рощи. Глукой, перекатный шумь ся привытствоваль дывушку. Веселость ен притихла. Мало но малу предалась она сладкой мечтательности. Она думала.... по жежно ли съ точностио опредвлить, о чемъ думаеть семнадцати-летняя барьшиня, одна, въ роще, въ натомъ часу весенняго утра? И такъ она има, вадумавимсь, по дорогь, осьненной съ объихъ еторонъ высокими деревьями, какъ вдругъ прежрасная лягавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. Въ то же времи раздался голось: tout beau, Sbogar, ici... и молодой охотникъ показался изъ-за кустарника — Не бось, милая, сказаль онь Лизь, собака моя не кусается. — Лиза успела уже оправиться отъ испуга, и умела тотчась воснользоваться обстоятельствами. «Да ньть, баринь, сказала она, притворяясь полужеотуканной, нолуваствичивой, «боюсь: она, вить,

такая злая; опять кинется.» Алексый (читатель уже узналь его) между твив пристально глядвль на молодую крестьянку. — Я провожу тебя, если ты боишься, сказаль онь ей; ты мив позволишь итти подль себя? — «А кто те мышаеть?» отвъчала Лиза; «вольному воля, а дорога мірская.» — Откуда ты? — «Изъ Прилучина; я дочь Васильн кузнеца, иду по грибы.» (Лиза несла кузовокъ на веревочкв). «А ты, баринъ? Тучто-ли?» — Такъ точно, отвъчаль гиловскій, Алексый, — я камердинеръ молодаго барина. Алексью хотьлось уровнять ихъ отношенія. Но Лиза поглядъла на него и засмъялась. «А лжешь,» сказала она, «не на дуру напалъ. Вижу, что ты самъ баринъ. - Почему-же ты такъ думаешь? -«Да по всему.» — Однакожъ? — «Да какъ же барина съ слугой не распознать? И одътъ-то не такъ, и баншь иначе, и собаку то кличешь не по нашему.» Лиза часъ отъ часу болве правилась Алексью. Привыжнувъ не церемониться съ хорошенькими поселянками, онъ было хотель обнять ее; но Лиза отпрыгнула отъ него и приняла вдругъ на себя такой строгой и холодной видь, что хотя это и разсмъшило Алексъя, но удержало его отъ дальныйщихъ покушеній «Если вы хотите, чтобы мы были впередъ пріятелями,» сказала она съ важностію, «то не извольте забываться.» — Кто

тебя научиль этой премудрости? спросиль Алексъй расхохотавшись. Ужъ не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Воть какими путями распространяется просвъщение! --Лиза почувствовала, что вышла-было изъ своей роли, и тотчасъ поправиласъ. «А что думаешь?» сказала она; «развъ я и на барскомъ дворъ никогда не бываю? небось: всего наслышалась и наглядвлась. Однако,» продолжала она, «болтая съ тобою, грибовъ не наберешь. Иди-ка ты, баринъ, въ сторону, а я въ другую. Прощенія просимъ» Лиза хотвла удалиться, Алексви удержаль ее за руку. — Какъ тебя зовуть, душа моя. — «Акуанной, отвъчала Лиза, стараясь освободить свои пальцы отъ руки Алексвевой; «да пусти-жъ, баринъ; мив и домой нора.» — Ну, мой другъ Акулина, непременно буду въ гости къ твоему батюшкв, къ Василью кузнецу. — «Что ты?» возразила съ живостію Лиза, гради Христа не приходи. Коли дома узнають, что я съ бариномъ въ рошь болтала наединь, то мнь быда будеть; отецъ мой, Василій кузнецъ, прибьетъ меня до смерти. - Да я непремънно хочу съ тобою опять видъться. — «Ну я когда нибудь опять сюда приду за грибами.» — Когда же? — «Да хоть завтра.» — Милая Акулина, расцаловаль бы тебя, да не смъю. Такъ завтра, въ это время, не

8

правда ли? — «Да, да.» — И ты не обманень меня? — «Не обману.» — Побожись. — «Ну вотъ те святая пятница, приду.»

Молодые люди разстались. Лива вышла изъ лесу, перебралась чрезъ поле, прокралась въ садъ и опрометью побъжала въ ферму, гдв Пасти ожидала ее. Тамъ она переодълась, разсьянно отвъчала на вопросы нетерпьливой наперсиины, и явилась въ гостиную. Столъ быль напрыть, завтравъ готовъ, и миссъ Жаксонъ, уже набъленая и затянутая въ рюмочку, наразывала тоненькія тартиики. Отецъ похвалилъ ее за раннюю прогулку. «Нътъ ничего здоровъе,» сказалъ онъ, «какъ просыпаться на зарв. > Туть онь привель несколько примъровъ человъческаго долгольтія, почерппутыхъ изъ англійскихъ журналовъ, замвчая, что всь люди, жившіе болье ста льть, не употребляли водки и вставали на заръ зимой и льтомъ. Лиза его не слушала. Она въ мысляхъ повторяла всв обстоятельства утренняго свиданія, весь разговоръ Акулины съ молодымъ охотникомъ, и совъсть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себь, что бесьда ихъ не выходила изъ границь благопристойности, что эта шалость не могла имъть никакого последствія, совесть си ронтала громче ен разума. Объщаніе, данное ею на завтраниній день, всего боль безпоконло ее: она

совсьять Сыло-рышилась не сдержать своей торжественной влятвы. Но Алексый, прождавь ся напрасно, могь иття отыскивать въ сель дочь Василья вузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую дввку, и ташинь образонь догадаться объ ся легкомысленной прокавь. Мысль эта ужаснула Анау, и она рышилась на другое утро опять женться въ рошу Акулиной.

Съ своей стороны Алексви быль въ воскищения: **невлью день думаль оны о новой своей знакомый:** ночью образъ смуглой прасавійцы и во сив пресжидовать его воображение. Заря едня запиминен, накъ онъ уже быль одвув. Не давъ себв бремени варидать ружье, вишель от вы поле сь выримы своимъ Сбогаровъ и нобъжаль въ мвсту объщаннаго свиданія. Около получаса прошло въ несносножь для него ожиданія; наконець онь увидьяь межь кустарника мелькнувийй синій сарафань, и бросился навстрвчу милой Анулины. Она улибнулись восторгу его благодарности; но Алексви тотчасъ замътилъ на ен лиць слевы унынія и безпокойства. Онъ котвль узнать тому причину. Лиза призналась, что поступоть ей казалея ей легкомисленнымъ, что она въ немъ раскайвалась, что на сей разъ не хотела опа не сдержать даннаго слова, но что это свидание будеть уже последимиъ, и что она просить его прекричить знанойство, которое ни до чего добраго не можеть ихъ довести. Все это, разумъется, было сказано на крестьянскомъ нарвчін; но мысли и чувства, необыкновенныя въ простой дъвушкъ, поразили Алексвя. Онъ употребиль все свое краснорвчіе, чтобы отвратить Акулину оть ея намеренія; уверяль ее въ невинности своихъ желаній, объщаль никогда не подать ей повода къ раскаянію, повиноваться ей во всемъ, заклиналъ ее не лишать его одной отрады: видаться съ нею наединь, котя бы чрезъ день, хоти бы дважды въ недвлю. Онъ говориль языкомъ истинной страсти, и въ эту минуту быль точно влюбленъ. Лиза слушала его молча. «Дай мив слово,» сказала она наконець, «что ты никогда не будешь искать меня въ деревив или распрацивать обо мнв. Дай мнв слово не искать другихъ со мною свиданій, кромв твхъ, которыя я сама назначу.» Алексъй поклялся-было ей святою пятницею, но она съ улыбкой остановила его. •Мнъ не нужно клятвы, сказала Лиза, «довольно одного твоего объщанія.» Посль того они дружески разговаривали, гулия вивств по лвсу, до твхъ поръ, пока Лиза сказала ему: пора. Они разстались, и Алексви, оставшись наединь, не могь понять, какимъ образомъ простан деревенская дъвочка въ два свиданія успъла взять надъ нимъ истинную власть. Его сношенія съ Акулиной имали. для него прелесть новизны, и хотя предписанія странной крестьянки казались ему тягостными, но шысль не сдержать своего слова не пришла даже ему въ голову. Діло въ томъ, что Алексій, не смотря на роковое кольцо, на таинственную переписку, на мрачную разочарованность, быль доброй и пылкой малой и имісль сердце чистое, способное чувствовать наслажденія невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности сталь бы описывать свидація молодых в людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятія, разговоры; но знаю, что большая часть моих в читателей не разделила бы со мною моего удовольствія. Эти подробности вообще должны казаться приторными, и такъ я пропущу ихъ, сказавъ вкратце, что не прошло еще и двухъ меспцевъ, а мой Алексей быль уже влюбленъ безъ памяти, и Лиза была не равнодушне, хотя и молчаливе его. Оба они были счастливы настоящимъ и мало думали о будущемъ.

Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно часто мелькала въ ихъ умв, но никогда они о томъ другъ съ другомъ не говорили. Причина ясная: Алексьй, какъ ни привязанъ былъ къ милой своей Акулинь, все помнилъ разстояніе, существующее между нимъ и бъдной крестьянкою; а Лиза въдала, какая не-

нависть существовала между ихъ отцами и не сибла надвяться на вазимное примиреніе. Къ тому же самолюбіе ся было втайць нодстроваемо темной, романияской мадеждою увидьть наконень
Тупиловскаго помыщика у ногь дочери Прилучинскаго кувнеца. Вдругь важное происшествіе чуть
было не перемыщим икъ взаимных отношеній.

Въ одно ясное, холодное угре (изъ тъхъ, какин богата наша русская осень), Ивань Истровичь Берестовъ вывхаль прогудаться верхомъ, на всякой случай взявъ съ собою пары три борвыхъ, стремяннаго и насколько, дворовыхъ ,мальчинекъ съ трещотками. Въ то же самое время Григорій Ивановичь Муромскій, соблазнясь хорощею погодою, вельль освялять купую скою кобылку, к Бисью порхачь окого своих вистизированних в владеній. Подъезжая къ лесу, увидель онъ соседа свосто, гордо сичащого верхомъ, ве лекиснр почбитомъ лисьинъ мъхомъ, и поджидающаго зайца, котораго мальзишки крикомъ и трещотками выгоняли изъ-ва кустарника. Еслибъ Григорій Ивановичь могь предвидьть эту встрычу, то конечно бъ опъ поворотиль въ сторону; но опъ пархаль на Берестова вовсе неожиданно, и вдругъ очу-- тился отъ него въ разстоящи пистолетнаго выстръла. Ділать было нечего: Муронскій, какъ образо вчиния Европесия, подврхять ка своему против-

нику и учтиво его привътствоваль. Берестовъ отвічаль сь такимь же усердіємь, сь каковымь цанной медвадь кланяется Господажь по приказанію своего вожатаго. Въ сіе время заяць выскочиль изъ льсу и нобъжаль полемъ. Берестовъ и стремянной закричали во все горло, пустили собакъ и следомъ носкакали во весь опоръ. Лошадь Муромскаго, небывавшая никогда на охоть, испугалась и нонесла. Муромскій, провозгласившій себя отличнымъ наведникомъ, даль ей волю и внутренпо доволенъ быль случаемъ, избавляющимъ его оть непріатного собесваника. Но лошадь, доскакакъ до оврага, прежде сю незамъченнаго, вдругъ кинулась въ сторону, и Муромскій не усидель. Упавъ довольно тяжело на мерзлую землю, лежалъ онь, проклиная свою купую кобылу, которая какъ будто опомнясь, тотчась остановилась, какъ только почувствовала себя безь съдока. Иванъ Петровичь нодекалаль въ нему, освъдомляясь, не ушибся ли онь. Между тымь стремянный щинесть виновную лошадь, держа ее подъ устцы. Онь номогь Муромскому ввобраться на съдло, а Берестовъ пригласилъ его къ себъ. Муромскій не моль отказаться, нбо чувствоваль себя обязациимь, и такимь образомь Верестовь возвратился домой со слевою, затравивь забил и ведя своего противника раценымъ и почти восиноплениямъ.

Сосьди, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромскій попросиль у Берестова дрожекъ, ибо признался, что отъ ущибу не быль онъ въ состояніи довхать до дома верхомъ. Берестовъ проводиль его до самаго крыльца, а Муромскій убхаль не прежде, какъ взявъ съ него честное слово на другой же день (и съ Алексвенъ Ивановиченъ) прівхать отобъдать попрінтельски въ Прилучино. Такинъ образонъ вражда старинная и глубоко укоренившанся, казалось, готова была прекратиться отъ пугливости куцой кобылки.

Лиза выбъжала навстрвну Григорыю Ивановичу. «Что это вначить, папа?» сказала она съ удивленісмъ; «оть чего вы кромасте? Гдв ваша лошадь? Чын это дрожки?» — Вотъ ужъ не угадаень, my dear, отвъчаль ей Григорій Ивановичь, и расказаль все, что случилось. Лиза не върила своимъ упламъ. Григорій Ивановичь, не давъ ей опомниться, объявиль, что вавтра будуть у него объдать оба Верестовы. «Что вы говорите!» сказала она, побледневъ. «Верестовы, отецъ и сынъ! Завтра у насъ объдать! Неть, пана, какъ вамъ угодно: я ни ва что не покажусь.» - Что ты, съ ума сощая? возразиль отець: давно ли ты стала такъ заствичива, или ты къ нипъ питаень насладственную ненависть, какъ романическая геориия? Полно, не дурачься ... - «Нътъ, папа,

ни за что на свъть, ни за какія сокровища не явлюсь и передъ Верестовыми. Григорій Ивановичь пожаль плечани и болье съ нею не спориль, ибо зналь, что противорьчісиъ съ неи ничего не возмень, и пошель отдыхать отъ своей достопримьчательной прогудки.

Анзавета Григорьевна ушла въ свою комнату и призвала Настю. Объ долго разсуждали о завтрашиемъ посъщении. Что подумаетъ Алексъй, если увнаетъ въ благовоспитанной барышнъ свою Акулину? Какое мнъніе будетъ онъ имъть о ел поведеніи и правилахъ, о ел благоразуміи? Съ другой 
стороны Лизь очень хотьлось видъть, какое впечатльніе произвело бы на него свиданіе столь 
неожиданное . . . . Вдругь мелькнула ей мысль. 
Она тотчасъ передала ее Пастъ; объ обрадовались 
ей какъ находкъ, и положили исполнить ее непремънно.

На другой день за завтраковъ Григорій Ивановить спросиль у дочки, все ли намірена она спрятаться отъ Берестовыхъ. «Папа,» отвічаль Лиза, «я приму ихъ, если это вамъ угодно, только съ уговоромъ: какъ бы я передъ ними ни явилась, чтобъ я ни сділала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивленія или неудовольствія.» — Опять какія нибудь проказы!» сказаль смізсь Григорій Ивановичь. Ну хорошо,

хорошо; согласень, делай что хочешь, черноглазая моя шалунья.» Съ этимъ словомъ онъ поцадоваль ее въ лобъ и Лиза побежала пригоговляться.

Въ два часа ровно колиска домашней работы. запряженная шестью дошадьми въбхада на дворъ и покатилась около густозеленаго дерноваго круга. Старый Берестовъ взошель на крыльце съ помощью двухъ ливрейныхъ лакеевъ Муромскаго. Всладъ за нимъ сынъ его пріфхаль верхомъ и вивств съ нимъ вошель въ столовую, гдь столь быль уже накрыть. Муромскій приняль своихь сосьдовь, какъ нельзя ласковъе, предложиль инъ осмотръть нередъ объдомъ садъ и звъринсцъ и повель по дорожкамъ, тщательно выистеннымъ и усинан-. нымъ пескомъ. Старый Берестовъ внутренно жальль о потерянномь трудь и времени на столь безполезныя прихоти, но молчаль изь выжливости. Сыпъ его не раздъллъ ни неудовольствін расчетливато помъщика, ви восхищения самолюбиваго англонана; онъ съ нетерпвніемъ ожидаль появленія хозяйской дочери, о которой много наслыпилься, и хоти сердце его, какъ намъ извъстно, было уже занято, но молодая красавина всегда имъла право на его воображение.

Возвратись въ гостиную; они услансь втроемь: старики вспомнили прежцее время и анекдоты своей службы, а Алексъй размыщавать о томъ,

какую роль жерать ему въ присутствін Лизы. Онъ выниль, что колодная разсыянность во всякомъ случав всего приличиве, и въ следствие сего приготовился. Дверь отворилась; онъ повернуль голову съ такинь равнодущіємь, съ такою гордою небрежностію, что сердце самой закореньлой кокетая непременно должно было бы содрогнуться. Къ нещастио, виесто Лизы, вощна старая миссъ Жаксовь, набъленая, затянутая, съ потупленными глазами и съ маденькимъ кникоомъ, и прекрасное воепное движение Алексково пропало втупъ. Не усивль онь снова собраться съ силами, какъ дверь опять отворилась, и на сей разъ воща Лиза. Всь всталь; отець началь было представление гостей, но вдругь остановился и посившно закусиль себь губы . . . Лиза, сго сиуглан Лиза, набълена была но уни, насурмаена пуще самой Миссъ Жаксонъ; фальшивые доконы, гораздо свътлье собственныхъ ея волось, войны были, какъ парикъ Людовика XIV; рукава à l'imbécille торчали какъ фижны у madame de Pompadour; талія была перетинута, цакъ буква насъ, и всъ бриліянты ся матери, еще ме задоженные въ Лонбардв, сівли на ся пальцахъ, мећ и упахъ. Адексћи не могъ узнать свою Акулину въ этой смъщной и блестищей барышив. Отець его подбшель въ ея ручкв, и онъ съ досадот ему последоваль; когда прикоснулся опъ къ

ен быленькимъ пальчикамъ, ему показалось, что они дрожали. Между тыпь онь успыль запытить ножку, съ намъреніемъ выставленную и обутую со всевозможнымъ кокетствомъ. Это помирило его нъсколько съ остальнымъ ея нарядомъ. Что касается до бълнат и до сурьны, то въ простотъ своего сердца, признаться, онъ ихъ съ нерваго вагляда не заметиль, да и после не подозреваль. Григорій Ивановичь вспомниль свое объщаніе и старался не показать и вида удивленія; но шалость его дочери казалась ему такъ забавна, что онъ едва могь удержаться. Не до смеху было чонорной Англичанкъ. Она догадывалась, что сурьма и бълилы были похищены изъ ен комода, и багровый румянець досады пробивался сквозь искуственную бълвзну ея лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другаго времени всякія объясненія, притворялась, будто ихъ не замвчаеть.

Съли за столъ. Алексъй продолжалъ игратъ роль разсъяннаго и задумчиваго. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспъвъ, и только пофранцузски. Отецъ поминутно засматривался на нее, не понимая ен цъли, но находя все это весъма забавнымъ. Англичанка бъсилась и молчала. Одинъ Иванъ Петровичь былъ какъ дома: ълъ за двомхъ, пилъ въ свою мъру, смъялся своему смъху

и чась оть часу дружелюбиће разговариваль и хохоталь.

Наконецъ встали изъ-за стола; гости увхали, и Григорій Ивановичь даль волю сивху и вопросамъ. «Что тебь вздумалось дурачить ихъ?» спросиль онъ Лизу. «А знасив ли что? Белилы право тебе пристали; не вхожу въ тайны данскаго туалета, но на твоемъ мъсть и бы сталь бълиться; разумвется, не слинкомъ, а слегка. > Лиза была въ восхищенів отъ успъха своей выдунки. Она обняла отца, объщалась ему подумать о его совътъ, и побъжала унилостивлять раздраженную Жаксонъ, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ея оправданія. Лизь было совъстно показаться передъ незнакомпами такой чернавкою; она не смъла просить .... она была увърена, что добрая, инлая миссъ Жаксонъ простить ей . . . . и проч., и проч. Миссъ Жаксонъ, удостовърясь, что Лиза не думала ноднять ее на сивхъ, успоконлась, поцаловала Лизу, и въ залогъ примиренія подарила ей баночку англійскихъ бълиль, которую Лиза и приняла съ изъявленіемъискренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утромъ Лиза не замедлила явиться въ рощь свиданій. — Ты быль, баринь, вечорь у нашихъ господъ? сказала она тотчась Алексью; какова показалась тебь

барышня? - Алексый отвычаль, что онь ем не вамьтиль. — Жаль, возразила Лиза. — «А почему же?» спросиль Алексви. — «А потому, что я хотыла бы спросить у тебя, правда ли, говорять...-«Что же говорять?» --- Правда ли, говорять, будто бы я на барышено похожа? — «Каной вздоръ! Она передъ тобой уредъ уредонъ. --Ахъ, баринъ, гръхъ тебъ это говорить; барыния наша такая бъленькая, такая щегодина! Куда жив сь нею ровняться! — Алексый божился ей, что ова жучие всевозножныхъ бъленьнихъ бырънценъ, в чтобъ успоконть ее совсыть, началь описивать ся госножу такими смышными чертами, что Лиза. хохотала отъ души. — Однакожъ, сказала она совздохомь, коть барышим, можеть, и сивина, всеже я передъ нею дура безграмотная. -- «И!» сказаль Алексви, честь о чемъ сокрушиться! Дах. коли мочень, и тотчась выучу теби грамоть. А взаправду, сказала Лиза, не поинтаться лии въ самомъ деле? — «Изволь, милля; начисть коть сей чась.» Они сван. Алексый вышуль ивъвармана карандашъ и записную книжку, и Ажулина выучилась азбукв удивительно скоро. Алексый не ногь надивиться ея понятливости. На савдующее утро, она захоткла нопробовать и инсать; сначала карандангь не слушался ея, но черезъ ньсколько минуть, она и вырисовывать букви

стала довольно порядочно. «Что за чудо!» говориль Алексий. «Да у насъ учене идеть скорве, чвыв по Ланкастерской системв.» Въ самонь диль; на третьемъ урокв Акулина разбирала уже по складамъ Паталью Боярскую дочь, прерывая чтеніе вамьчаніями, отъ которыхъ Алексий истиппо быль въ изумленія, и круглый листь измарала афоривмами, выбранными изъ той же повъсти.

Прошла недвля; и между пими завелась нереписка. Почтовая контора утреждена была въ дуплв стараго дуба. Настя втайнъ исправляла должность почталіона. Туда приносиль Алексьй крупнымъ почеркомъ написанныя письма, и тамъ же находиль на сипей простой бумагъ каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала къ лучшему складу ръчей, и умъ ея примътно развивался и образовывался.

Между тімь, недавнее знакомство между Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Григорьемъ Ивановичемъ Муромскимъ болве укріплялось и вскорь превратилось въ дружбу, воть но какимъ обстоятельствамъ: Муромскій нерідко думаль о томь, что, но смерти Ивана Петровича, все его иміню перейдеть въ руки Алексью Ивановичу; что въ такомъ случав, Алексьй Ивановичь будеть одинъ изъ самыхъ богатыхъ номіщиковъ той губерній, и что ність ему инкакой причины не

жениться на Лизь. Старый же Берестовъ, съ своей стороны, хотя и признаваль въ своемъ сосъдъ нъкоторое сумазбродство (или, по его выраженію, англійскую дурь), однако жъ не отрицаль въ немъ и многихъ отличныхъ достоинствъ, напримъръ: редкой оборотливости; Григорій Ивановичь быль близкой родственникъ графу Проискому, человъку знатному и сильному; графъ могъ быть очень полезень Алексью, а Муромскій (такь думаль Ивань Петровичь) въроятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгоднымъ образомъ. Старики до техъ поръ обдумывали все это каждый про себя, что наконецъ другъ съ другомъ и переговорили, обнялись, объщались дело порядкомъ обработать, и принялись о немъ хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затрудненіе: уговорить свою Бетси познакомиться короче съ Алексвемъ, котораго не видала она съ самаго достопамятнаго объда. Казалось, они другь другу не очень нравились; по крайшей мара Алексай уже не возвращался въ Прилучино, а Лиза уходила въ свою комнату всякой разъ, какъ Иванъ Петровичь удостояваль ихъ своимъ посъщеніемъ. Но, думаль Григорій Ивановичь, если Алексый будеть у меня всякой день, то Бетси должна же будеть въ него влюбиться. Это въ порядка вещей. Время все сладить.

Иванъ Петровичь менъе безпокоился объ успъхъ своихъ намъреній. Въ тотъ же вечеръ призваль онъ сына въ свой кабинать, закуриль трубку, и немного помолчавъ, сказалъ: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарской мундиръ уже тебя не прельщаеть!» — Нътъ, батюшка, — отвъчалъ почтительно Алексъй, — я вижу, что вамъ не угодно, чтобъ я шелъ въ гусары; мой долгъ вамъ повиноваться. — «Хороню,» отвъчалъ Иванъ Петровичь, «вижу, что ты послушный сынъ; это инъ утъщительно; не хочу жъ и я тебя неволить: не понуждаю тебя вступить . . . тотчасъ . . . . въ статскую службу; а покамъстъ намъренъ я тебя женить.»

- На комъ это, батюшка? спросилъ изумленный Алексъй.
- «На Лизаветь Григорьевив Муромской,» отвычаль Иванъ Петровичь; «невыста хоть куда; не правда ли?»
  - Батюшка, я о женятьбь еще не думаю. —
- -- «Ты не думаешь, такъ я за тебя думаль и мередумаль.»
- Воля ваша, Лиза Муромская мив вовсе не правится —
  - «Посль понравится. Стерпится, слюбится.»
- Я не чувствую себя способнымъ сдѣлать оп счастіе. —

Tom VIII.

- «Не твое горе, ея счастіе. Что? такъ-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!»
- Какъ вамъ угодно, я не хочу жениться и не женюсь. —
- «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имъніе, какъ Богъ свять! продамъ и промотаю, и тебъ полушки не оставлю. Даю тебъ три дня на размышленіе, а покамъстъ не смъй на глаза мнъ показаться.»

- Алсксъй зналъ, что если отецъ заберетъ что себь въ голову, то ужъ того, по выраженио Тараса Скотинина, у него и гвоздемъ не вышибешь: но Алексей быль въ батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Онъ ущель въ свою комнату и сталь размышлять о предълахъ власти родительской, о Лизаветь Григорьевиь, о торжественномъ объщанім отца сдълать его нищимъ, и наконецъ объ Акулинъ. Въ первой разъ видълъ онъ ясно, что онъ въ нее страстно влюбленъ; романическая мысль, жениться на крестьянкь и жить своими трудами, пришла ему въ голову, и чъмъ болье думаль онъ о семъ рышительномъ поступка, тамъ болве находиль въ немъ благоразумія. Съ накотораго времени свиданія въ роща были прекращены по причинь дождливой погоды. Онъ написаль Акулинь письмо самымъ четкимъ гочеркомъ и самымъ бъщенымъ слогомъ, объявляль ей о грозящей инь погибели, и туть же предлагаль ей свою руку. Тотчась отнесь онь письмо на почту, въ дупло, и легь спать весьма довольный собою.

На другой день Алексьй, твердый въ своемъ намъреніи, рано утромъ повхаль къ Муромскому, дабы откровенно съ нимъ объясниться. Опъ надвялся подстрекнуть его великодушіе и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорій Ивановичь?» спросилъ онъ, останавливая свою лошадь передъ крыльцомъ Прилучинскаго замка. — Никакъ нътъ, — отвъчалъ слуга; — Григорій Ивановичь съ утра изволилъ вывжать. — «Какъ досадно!» подумалъ Алексъй. «Дома ли, по-крайней-мърѣ, Лизавета Григорьевна?» — Дома-съ. — И Алексъй спрыгнулъ съ лошади, отдалъ поводъя въ руки лакею, и пошелъ безъ доклада.

«Все будеть рышено,» думаль онь, подходя къ гостиной; «объяснюсь съ нею самою.» Онъ вошель... и остолбеньль! Лиза... ньть, Акулина, милая, смуглая Акулина, не въ сарафань, а въ бъломь, утреннемъ платьиць, сидьла передъ окномъ и читала его письмо; она такъ была имъ занята, что не слыхала, какъ онъ и вошель. Алексый не могь удержаться отъ радостнаго, восклицанія. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотьла убъжать. Онъ бросился ее удерживать.

«Акулина, Акулина! . . . » Лиза старалась отъ него освободиться. . . . » Mais laissez-moi donc, Monsieur; mais êtes-vous fou? » повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! другъ мой, Акулина! » повторяль онъ, цалуя ея руки. Миссъ Жаксонъ, свидътельница этой сцены, не знала, что подумать. Въ эту минуту дверь отворилась, и Григорій Ивановичь вошель.

«Ага!» сказаль Муромскій, «да у вась, кажется, діло совсімь уже слажено....»

Читатели избавять меня отъ излишней обязанности описывать развязку. CMECL.

## СМЪСЬ.

## ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ АРЗРУМЪ

во время похода 1829 года.

## предисловіе.

Недавно попалась мнъ въ руки книга, напечатанная въ Парижъ въ произомъ 1834 году подъ нааваніемъ: Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Francais. Авторъ, по своему описывая походъ 1829 года, оканчиваетъ свои разсужденія слъдующимя словами:

Un poëte distingué par son imagination a trouvé dans tout de hauts faits dont il a été temoin, non le sujet d'un poëme, mais celui d'une satyre.

Мзъ поэтовъ, бывшихъ въ Турецкомъ походъ, зналъ я только объ А. С. Хомяковъ и объ А. Н. Муравьевъ. Оба находились въ арији графа Дибича.

Первый написаль въ то время нѣсколько прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній, второй обдумывалъ свое Путешествіе къ Святымъ Мѣстамъ, произведшее столь сильное впечатлѣніе. Но я не читалъ никакой сатиры на Арзрумскій походъ.

Никакъ бы я не могъ подумать, что дело здесь идеть обо мив, если бы въ той самой книге не нашель я своего имени между именами генераловь отдельнаго Кавказскаго корпуса. Parmi les ches qui la commandaient (l'armée du Prince Paskewitch) on distinguait le General Mouravief.... le Prince Georgien Tsitsevaze.... le Prince Armenien Beboutof... le Prince Potemkine, le General Raiewsky, & ensin — M. Pouchkine.... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes.

Признаюсь: эти строки Французскаго путешественника, не смотря на лестные энитеты, были мнв гораздо досаднве, нежели брань Русскихъ журналовъ. Искать вдохновеніл всегда казалось мнв смышной и нельпой причудою: вдохновенія не сыщешь; оно само должно найти поэта. Прівхать на войну съ тыть, чтобъ воспівать будущіє подвиїн, было бы для меня съ одной стороны слишкомъ самолюбиво, а съ другой слишкомъ непристойно. Я не вміншваюсь въ военныя сужденія. Это не мое діло. Можеть быть, смілый переходъ

черезъ Соганъ-Лу, движеніе, конмъ графъ Паскевичь отразаль Сераскира отъ Османъ-Паши, пораженіе двухъ непріятельскихъ корпусовъ въ теченіе однихъ сутокъ, быстрый походъ къ Арзруму, все это, увънчанное полнымъ успъхомъ, можетъ быть, и чрезвычайно достойно посмъянія въ глазахъ военныхъ людей (каковы, напримъръ, г. кунеческій Консуль Фонтанье, авторь Путешествія на Востокъ): но я устыдился бы писать сатиры на прославленнаго Полководца, ласково принявмыго меня подъ свиь своего шатра и находивніаго время посреди своихъ великихъ заботъ оказывать инв лестное вниманіе. Человікъ, не иміющій нужды въ нокровительстві Сильныхъ, дорожить ихъ радушіемь и гостепрімиствомь, ибо инаго одъ нихъ не можетъ и требовать. Обвиненіе въ неблагодарности не должно быть оставлено безъ возраженія, какъ ничтожная критика или литературная брань. Воть почему рашился я напечатать это предисловіе и выдать свои путевыя записки, какъ все, что мною было написано о походъ 1829 года.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Степи. Калмыцкая кивитка. Кавказскія воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказъ. Осетинскія похороны. Терекъ. Даріальское ущелів. Перевэдъ чрезъ спъговыя горы. Первый взглядъ на Грузгю. Водопроводы. Хозревъ-Мирза. Душетскій городничій.

..... Изъ Москвы повкаль и на Калугу, Бълевь и Орель, и сдълаль такимъ образомъ двъсти верстъ лишнихъ, за то увидълъ\*\*\*.

Харьковъ: но я своротиль на нрямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошинь объдомь въ Курскомъ трактиръ (что не бездълица въ нашихъ путешествіяхъ) и не любопытствуя посътить.

До Ельца дороги ужасны. Нѣсколько разъ коляска моя вязла въ грязи, достойной грязи Одесской. Мнѣ случалось въ сутки проѣхать не болѣе пятидесяти верстъ. Наконецъ увидѣлъ я Воронежскія степи и свободно покатился по веленой равнинѣ. Въ Новочеркаскѣ нангелъ я графа П., ѣхавшаго также въ Тифлисъ, и мы согласились путешествовать виѣстѣ.

Переходъ отъ Европы къ Азіи дѣлается часъотъ-часу чувствительнье: льса исчезають, холмы сглаживаются, трава густветь и являеть большую силу растительности; показываются птицы невѣдомын въ нашихъ льсахъ; орлы сидитъ на кочкахъ, означающихъ большую дорогу, какъ будто на стражв, и гордо сиотрятъ на путемественника. Калиыки располагаются около станціонныхъ катъ. У кибитокъ ихъ пасутся уродливыя, косматын козы, знакомыя вамъ по прекраснымъ рисункамъ Орловскаго.

На дняхъ посьтиль в Калимирую кибитку. (кльтчатный плетень, обтянутый былымь войлокомь). Все семейство собиралось завтракать; котель варился посрединь, и дынь выходиль въ отверстіе, сделанное въ верху кибитки. Молодая Калмычка, собою очень не дурная, піила, куря табакъ. Я сваь подав нее. Какъ тебя зовуть? — \*\*\* — Сколько тебъ льть? — Десять и восемь. Что ты ињешь? — портка. — Кому? — себя. Она по-дала мнъ свою трубку и стала завтракать. Въ котлъ варился чай съ бараньимъ жиромъ и солью. Она предложила инъ свой ковшикъ. Я не хотъль откаваться, и хлебнуль, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что нибудь гаже. Я попросиль чемв нибудь это завсть. Мнв дали кусочикъ сушеной кобылятины; я быль и тому радъ. Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорве выбрался изъ кибитки и повхаль отъ степной цирцен.

Въ Ставрополъ увидълъ и на краю неба облака, поразивния инъ взоры ровно за девять лътъ. Они

были все ть же, все на томъ же мьсть. Это спыхныя вершины Кавказской цыни.

Изъ Георгіевска я завхаль на Горичія воды. Завсь нашель я большую перемвну. Въ мое время ванны находились въ лачужкахъ, наскоро построенныхъ. Источники, большею частію въ первобытномъ своемъ видь, били, дымились и стекали сь горь по разнымь направленіямь, оставляя по себъ бълые и красноватые слъды. Мы черпали кипучую воду ковшикомъ изъ коры, или дномъ разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепныя ванны и дома. Бульварь, обсаженный липќами, проведенъ по склоненію Машука. Вездъ чистенькія дорожки, зеленыя лавочки, правильные цвътники, мостики, павильоны. Ключи обдъланы, выложены камнемъ; на ствиахъ ваннъ прибиты предписанія отъ полицін; вездв порядокъ; красивость . . . .

Признаюсь: Кавказкія воды представляють нынь болье удобностей; но мнь было жаль ихъ прежняго, дикаго состоянія; мнь было жаль крутыхъ каменныхъ тропинокъ, кустарняковъ и неогороженныхъ пропастей, надъ которыми, бывало, я карабкался. Съ грустью оставилъ я воды, и отправился обратно въ Георгіевскъ. Скоро настала ночь. Чистое небо усъялось милліонами авъздъ; я ъхалъ берегомъ Подкумка. Здъсь, бывало, снживалъ со

мною А. Р., прислушивался къ мелодіи водъ. Величавый Бешту чернве и чернве рисовался въ отдаленіи, окруженный горами, своими вассалами, и наконецъ исчезъ во мракв....

На другой день мы отправились далье и прибыли въ Екатериноградъ, бывшій нъкогда намьстническимъ городомъ.

Съ Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовой тракть прекращается. Нанимають лошадей до Владикавкава. Дается конвой козачій и пъхотный и одна пушка. Почта отправлиется два раза въ недвлю, и провзжіе къ ней присоединяются: это навывается оказіей. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро въ 9 часовъ иы были готовы отправиться въ путь. На сборномъ мъсть соединился весь караванъ, состоявшій изъ пятисоть человых или около. Пробили въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ повхала пушка, окруженная пъхотными создатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдатокъ, перевзжающихъ изъ одной крипости въ другую; за нами заскрыпиль обозъ двуколесныхъ аробъ. По сторонамъ бъжали конскіе табуны и стада воловъ. Около нихъ скакали Нагайскіе проводники въ буркахъ и съ арканами. Все это сначала мив очень правилось, но скоро надовло. Пушка вхала шаговъ, фитиль курился, и солдаты раскуривали имъ трубки. Медленность нашего похода (въ первый день иы прошли только пятнадцать версть), несносная жара, недостатокъ припасовъ, безпокойные ночлеги, наконецъ безпрерывный скрыпъ Нагайскихъ аробъ, выводили меня изъ терпънія. Татары тщеславятся этимъ скрыпомъ, говоря, что они разъвзжають какъ честные люди, не имъющіе нужды укрываться. На сей разъ пріятнье было бы мнь путешествовать не въ столь почтенномъ обществъ. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонамъ ходиы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющіяся выше и выше. Крвпости, достаточныя для здешняго края, со рвомъ, который каждый изъ насъ перепрыгнуль бы встарину не разбъгаясь, съ пушками, не стрълявшими со временъ графа Гудовича, съ валомъ, по которому бродить гарнизонь куриць и гусей. Въ крвностяхъ несколько лачужекъ, где съ трудомъ можно достать десятокъ янцъ и кислаго молока.

Первое замвчательное мвсто есть крвпость Минареть. Приближансь къ ней, нашь каравань вхаль по прелестной долинв, между курганами, обросшими липой и чинаромъ. Это могилы нвсколькихъ тысячь умершихъ чумою. Пестрвлись цввты, порожденные зараженнымъ пепломъ. Справа сіялъ снвжный Кавказъ; впереди возвышалась огромная, льсистая гора, за нею находилась крыпость: кругомъ ея видны сльды разореннаго аула, называвшагося Татартубомъ и бывшаго нькогда главнымъ въ Большой Кабардь. Легкій, одинокій минаретъ свидьтельствуетъ о бытіи исчезнувшаго селенія. Онъ стройно возвыщается между грудами камней, на берегу изсохшаго потока. Внутренняя льстница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, съ которой уже не раздается голосъ муллы. Тамъ нашелъ я ньсколько неизвъстныхъ именъ, нацарапанныхъ на кирпичахъ славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сдвлалась живописна. Горы тянулись надъ нами. На ихъ вершинахъ ползали чуть видныя стада и казались насъкомыми. Мы различили и пастуха, быть можеть, Русскаго, нъкогда взятаго въ плънъ и состаръвшагося въ неволь. Мы встрътили еще курганы, еще развалины. Дватри надгробныхъ памятника стояло на краю дороги. Тамъ, по обычаю Черкесовъ, похоронены ихъ наъздники. Татарская надпись, изображеніе шашки, танга, изсъченныя на камиъ, оставлены хищнымъ внукамъ въ память хищнаго предка.

Черкесы насъ ненавидять. Мы вытвенили ихъ изъ привольныхъ пастбищь; аулы ихъ разорены, целыя племена уничтожены. Они часъ-отъ-часу дляве углубляются въ горы и оттуда направляють

свои набыти. Дружба мирных Черкесовъ ненадежна: они всегда готовы помочь буйнымъ своимъ единоплеменникамъ. Духъ дикаго ихъ рыцарства замътно упалъ. Они ръдко нападаютъ въ равномъ числъ на казаковъ, никогда на пъхоту, и бъгутъ, завидя пушку. За то никогда не пропустить случая напасть на слабый отрядь или на беззащитнаго. Здъшняя сторона полна молвой о нхъ влодействахъ. Почти неть никакого способа ихъ усинрить, пока ихъ не обезоружать, какъ обезоружили Крымскихъ Татаръ, что чрезвычайно трудно исполнить, по причинь господствующихь между ними наслъдственныхъ распрей и мщенія крови. Кинжаль и шашка суть члены ихъ тела, и младенецъ начинаетъ владъть ими прежде, нежели ленетать. У нихъ убійство — простое телодвиженіе. Планниковь они сохраняють въ надеждь на выкупъ, но обходятся съ ними съ ужаснымъ безчеловьчемъ, заставляють работать сверхъ силь, кормять сырымь тестомь, быють, когда вздумается, и приставляють къ нимъ для стражи свомхъ мальчищемъ, которые за одно слово вправъ нхъ изрубить своими детскими шашками: Недавно поймали мирнаго Черкаса, выстременнаго въ солдата. Опъ оправдывадся твиъ, что ружье его слишковъ долго было заряжено. Что делать съ таковымъ народомъ? Должно однако жъ надвяться,

что пріобратеніе восточнаго края Чернаго Моря, отразавъ Черкесовъ отъ торгован съ Турціей, принудить ихъ съ нами сблизиться. Вліяніе роскоши можеть благопріятствовать ихъ укрощенію: самоваръ быль бы важнымъ нововведениемъ. Есть средство болье сильное, болье нравственное, бодъе сообразное съ просвъщениемъ нашего въка: проповъдание Евангелія. Черкесы очень недавно приняли Магометанскую въру. Они были увлечены даятельнымь фанатизмомь апостоловь Корана, нежду конин отличался Мансуръ, человъкъ необыкновенный, долго возмущавшій Кавказъ противу Русскаго владычества, наконецъ схваченный нами и умершій въ Соловецкомъ монастыръ. Кавказъ ожидаетъ Христіанскихъ миссіонеровъ. Но тицетно ввамину слова живаго выливать мертдыя буквы и носылать намыя книги людямь, не видющимъ грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежняго Капъ-кая, преддверія горъ. Онъ окруженъ Осетинскими аулами. Я посьтиль одинъ изъ нихъ и попаль на похороны. Около сакли толпился народъ. На дворъ стоила арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершаго съъзжались со всъхъ сторонъ и громкимъ плачемъ шли въ саклю, ударяя
себя кулаками въ лобъ. Женщины стояли смирно.
Мертвеца вынесли на буркъ...

Tom VIII.

.... like a warrior taking his rest With his martial cloak arround him,

положили его на арбу. Одинъ изъ гостей взяль ружье покойника, сдулъ съ полки порохъ и положиль его подлв твла. Волы тронулись. Гости повхали следомъ. Твло должно было быть похоронено въ горахъ, верстахъ въ тридцати отъ аула. Къ сожалению, никто не могъ объяснить мне сихъ обрядовъ.

Осетинцы самое бѣдное племя изъ народовъ, обытающихъ на Кавказѣ; женщины ихъ прекрасны, и какъ слышно, очень благосклонны къ нутешественникамъ. У воротъ крѣпости встрѣтилъ я жену и дочь заключеннаго Осетинца. Онѣ несли ему обѣдъ. Обѣ казались спокойны и смѣлы; однако жъ при моемъ приближеніи обѣ потупили головы и закрылись своими изодранными гадрами. Въ крѣпости видѣлъ я Черкесскихъ аманатовъ, рѣзвыхъ и красивыхъ мальчиковъ. Они поминутно проказятъ, и бѣгаютъ изъ крѣности.

Пушка оставила насъ. Мы отправились съ пъкотой и казаками. Кавказъ насъ принялъ въ свое святилище. Мы услышали глухой шумъ и увидъли Терекъ, разливающійся по разнымъ направленіямъ. Мы поъхали по его лъвому берегу. Шумныя волны его приводятъ въ движеніе колеса низенькихъ Осетинскихъ мъльницъ, похожихъ на собачьи кануры. Чемъ далве углублились мы въ горы, темъ уже становилось ущеле. Стесненный Терекъ съ ревомъ бросаетъ свои мутныя волны чрезъ утесы, преграждающе ему путь. Ущеле извивается вдоль его теченія. Каменныя подошвы горъ обточены его волнами. Я шель пешкомъ и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестію природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черныхъ вершинъ. Графъ П. и Ш., смотря на Терекъ, воспоминали Иматру и отдавали преимущество рыкь, на Съверъ гремлщей. Но я ни съ чемъ не могъ сравнить мнъ предстоявщаго зрълища.

Не доходя до Ларса, я отсталь оть конвоя, засмотрывшись на огромныя скалы, между комми клещеть Терекъ съ яростію неизъяснимой. Вдругь быть ко мнь солдать, крича издали: не останавливайтесь, В. Б., убыть! Это предостереженіе съ непривычки показалось мнь чрезвычайно страннымь. Дыло въ томъ, что Осетинскіе разбойники, безопасные въ этомъ узкомъ мьсть, стрылють черезъ Терекъ въ путешественниковъ. Наканунь нашего перехода, они напали такимъ образомъ на Генерала Бековича, проскакавшаго сквозь ихъ выстрылы. На скаль видны развалины какого-то замка: онь облыплены саклями мирныхъ Осетинцевъ, какъ будто гньздами ласточекъ. Въ Ларсв остиновились мы ночевать. Туть напли мы путемественника Француза, который напугаль нась предстоящею дорогой. Онъ совътоваль намъ бросить экипажи въ Коби и вхать верхомъ. Съ нимъ выпили мы въ первый разъ Кахетинскаго вина изъ вонючаго бурдюка, восноимная пированія Иліады:

«И въ козінхъ мехахъ вино, отраду нашу!«

Здась нашель я измаранный списокь *Кавказскаго* Плынина и, признаюсь, перечель его съ большимь удовольствіемь. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено варно.

На другой день поутру отправились мы далье. Турецкіе пльиники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, имъ выдаваемую. Они нижакъ не могли привыкнуть къ Русскому черному хльбу. Это напоминало мнъ слова моего пріятеля НІ. по возвращеніи его изъ Парижа. «Худо, брать, жить въ Парижъ: всть нечего; чернаго хльба не допросишься!»

Въ семи верстахъ отъ Ларса находится Даріальскій пость. Ущелье носить то же имя. Скалы съ объихъ сторонъ стоятъ паралельными стънами. Здѣсь такъ узко, пишетъ одинъ путешественникъ, что не только видишь, но кажется чувствуещь тъсноту. Клочокъ неба какъ лента синъетъ надъ вашей головою. Ручьи, падающіе

съ горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мив похищение Ганимеда, странную картину Рембранда. Къ тому же и ущелье освъщено совершенно въ его вкусъ. Въ иныхъ мъстахъ Терекъ поднываетъ самую подошву скаль, и на дорогв, въ видв плотины, навалены каменья. Недалеко отъ поста мостикъ сивло переброшенъ черезъ ръку. На немъ стоишь какъ на мельницъ. Мостикъ весь такъ и трясется, а Терекъ шумить какъ колеса, движущія жерновъ. Противъ Даріала на крутой скаль видны развалины крыпости. Преданіе гласить, что въ ней скрывалась какая-то царица Дарія, давшая имя свое ущелію: сказка. Даріаль на древнемь Персидскомь языкі значить ворота. По свидътельству Плинія, Кавказскія врата, ошибочно называемыя Каспійскими, находились здесь. Ущеліе вамкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными жельзомъ. Подъ ними, пишеть Плиній, течеть рака Диріодорисъ. Тутъ была воздвигнута и крвпость для удержанія набіговь дикихь племень, и проч., (см. Путешествіе Графа И. Потоцкаго, коего ученыя изысканія столь же занимательны, какъ и Испанскіе романы).

Изъ Даріала отправились мы къ Казбеку. Мы увидьли *Троцикія ворота* (арка, образованная въ скаль вэрывомъ пороха) — подъ ними шла нъ-

когда дорога, а нынъ протекаетъ Терекъ, часто мъняющій свое русло.

Недалеко отъ селенія Казбекъ, перевхали мы чрезъ *Бишеную Балку*, оврагъ, во время сильныхъ дождей превращающійся въ яростный потокъ. Онъ въ это время былъ совершенно сухъ и громокъ однимъ своимъ именемъ.

Деревня Казбекъ находится у подошвы горы Казбекъ, и принадлежитъ князю Казбеку. Князь, мужчина льтъ сорока пяти, ростомъ выше преображенскаго флительмана. Мы нашли его въ духань (такъ называются Грузинскія харчевни, которыя гораздо бъднье и нечище Русскихъ). Въ дверяхъ лежалъ пузастый бурдюкъ (воловій мъхъ), растопыря свои четыре ноги. Великанъ тянулъ наъ него чихирь и сдълалъ мнъ нъсколько вопросовъ, на которые отвъчалъ я съ почтеніемъ, подобаемымъ его званію и росту. Мы разстались большими пріятелями.

Скоро притупляются впечатленія. Едва прошли сутки, и уже ревъ Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего 
вниманія. Нетерпеніе доёхать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно 
ехаль мімо Казбека, какъ некогда плыль мемо 
Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мнё видёть его снёговую

груду, по выраженію поэта, подпирающую небосклонь.

Ждали Персидскаго принца. Въ нъкоторомъ разстояніи отъ Казбека попались намъ навстрічу нъсколько колясокъ и затруднили узкую дорогу. Покамьсть экипажи разъвхались, конвойный офицеръ объвиль намъ, что онъ провожаетъ придворнаго Персидскаго поэта, и, по моему желанію, представиль меня Фазиль-Хану. Я, съ помощію переводчика, началъ было высокопарное восточное привътствіе, но какъ же мнь стало совъстно, когда Фазиль-Хань отвівчаль на мою неумістную затьйливость простою, умной учтивостію порядочнаго человъка! «Онъ надъялся увидъть меня въ Петербургъ; онъ жальль, что знакомство наше будеть непродолжительно и проч.» Со стыдомъ принужденъ я быль оставить важно-шутливый тонъ, и съехаль на обыжновенныя Европейскія фразы. Вотъ урокъ нашей Русской насившливости. Впередъ не стану судить о человъкъ по его бараньей попахв и по крашенымъ ногтямъ.

Постъ Коби находится у самой подошвы Крестовой-горы, чрезъ которую предстояль намъ переходъ. Мы туть остановились ночевать и стали думать, какимъ бы образомъ совершить сей ужас-

<sup>\*</sup> Такъ называются Персидскія шапкп.

ный подвигь: състь ли, бросивъ экипажи, на казачьихъ лошадей, или послать за Осетинскими волами? На всякой случай, я написаль отъ имеми всего нашего каравана офиціальную просьбу къ Г. Ч\*\*\*, начальствующему въ здъшней сторонь, и мы легли спать въ ожиданіи подводъ.

На другой день около 12 часовъ услышали мы шумъ, крики, и увидъли зрълище необыкновенное: осмнадцать паръ тощихъ, малорослыхъ воловъ, нонуждаемыхъ толпою полунагихъ Осетинцевъ, насилу тащили легкую Вънскую коляску прінтеля моего О. Это зрълище тотчасъ разсвяло всь мои сомнънія. Я ръшился отправить мою тяжелую Петербургскую коляску обратно въ Владикавказъ и вхать верхомъ до Тифлиса. Графъ П. не хотъль слъдовать моему примъру. Онъ предпочель впрячь цълое стадо воловъ въ свою бричку, нагруженную запасами всякаго рода, и съ торжествомъ перевхать черезъ снъговой хребеть. Мы разстались, и я повхалъ съ Полковникомъ Ог...., осматривающимъ здъщнія дороги.

Дорога нила черезъ обвалъ, обрушившійся въ конць Іюня 1827 года. Таковые случан бывають обыкновенно каждыя семь льть. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущеліе на цьлую версту, и запрудила Терекъ. Часовые, стоявшіе ниже, слышали ужасный грохоть и увидьли, что рька быстро

мельла и въ четверть часа совсьиъ утихла и истощилась. Терекъ прорылся сквозь обвалъ не прежде, какъ черезъ два часа. То-то быль онъ ужасенъ!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли въ рыхломъ сивгу, подъ которымъ шумвли ручьи. Я съ удивленіемъ смотрвлъ на дорогу и не понималь возможности взды на колесахъ.

Въ это время услышаль я глухой грохоть. «Это обваль,» сказаль мнв Г. Ог . . . . Я оглянулся и увидъль въ сторонь груду снъга, которая осыналась и медленно съвзжала съ крутизны. Малые обвалы здъсь неръдки. Въ прошломъ году Русскій извощикъ ъхаль но Крестовой-горь; обваль оборвался; страніная глыба свалилась на его повозку, ноглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась черезъ дорогу, и нокатилась въ пропасть съ своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здъсь поставленъ гранитный кресть, старый памятникъ, обновленный Г. Ермоловымъ.

Здесь путешественники обыкновенно выходять изъ экинажей, и идуть пенкомъ. Недавно проважаль какой-то иностранный консуль: онъ такъ быль слабъ, что велель завязать себе глаза; его вели подъ-руки, и когда сняли съ него повязку, тогда онъ сталь на колена, благодариль Бога, и прот., что очень изумило проводниковъ. Мгновенный переходь отъ грознаго Кавказа къ миловидной Грузіи восхитителень. Воздухъ юга вдругь начинаеть повъвать на путешественника. Съ высоты Гутъ-горы открывается Кайшаурская долина съ ея обитаемыми скалами, съ ея садами, съ ея свътлой Арагвой, извивающейся, какъ серебряная лента, и все это въ уменьшенномъ видъ, на днъ трехверстной пропасти, по которой идетъ опасная дорога.

Мы спускались въ долину. Молодой мѣсяцъ показался на ясномъ небѣ. Вечерній воздухъ быль тихъ и тепелъ. Я ночевалъ на берегу Арагвы, въ домѣ Г. Ч. На другой день я разстался съ любезнымъ хозяиномъ и отправился далѣе.

Здесь начинается Грузія. Светлыя долины, орошаемыя веселой Арагвою, сменили мрачныя ущелія и грозный Терекъ, Вместо голыкъ утесовъ, я видель около себя зеленыя горы и плодоносныя деревья. Водопроводы доказывали присутствіе образованности. Одинъ изъ нихъ поразиль меня совершенствомъ оптическаго обмана: вода, кажется, имееть свое теченіе по горе снизу вверхъ.

Въ Пайсанауръ остановился я для перемъны лошадей. Тутъ я встрътилъ Русскаго офицера, провождающаго Персидскаго принца. Вскоръ услышалъ я звукъ колокольчиковъ, и цълый рядъ катаровъ (муловъ), привязанныхъ одинъ къ другому

и навыюченныхъ по-Азіатски, потянулся по дорогь. Я пощель пъшкомъ, не дождавшись лошадей, и въ полверсть отъ Аканура, на повороть дороги, встрътиль Хозревъ - Мирзу. Экипажи его стояли. Самъ онъ выглянуль изъ своей коляски и кивнуль инъ головою. Чрезъ нъсколько часовъ послъ нашей встръчи, на принца напали Горцы. Услыша свисть пуль, Хозревъ выскочиль изъ своей коляски, сълъ на лошадь и ускакалъ. Русскіе, бывшіе при немъ, удивились его смълости. Дъло въ томъ, что молодой Азіатецъ, непривыкшій къ коляскь, видъль въ ней скорье западню, нежели убъжище.

Я дошель до Аканура не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мнѣ сказали, что до города Душета оставалось не болѣе какъ десять версть, и я опять отправился пѣшкомъ. Но я не зналъ, что дорога шла въ гору. Эти десять верстъ стоили добрыхъ двадцати.

Наступиль вечерь; я шель впередь, подымаясь все выше и выше. Съ дороги сбиться было невозможно; ио мъстами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мив до кольна. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышаль вой и лай собакь и радовался, воображая, что городъ недалеко. Но опшбался: лаяли собаки Грузинскихъ пастуховъ, а выли шакалы, звъри въ той сторонъ обыкновенные. Я проклиналь свое

нетерпвніе, но дваать было нечего. Наконець увидвать я огни и около полуночи очутился у домовь, освненныхъ деревьями. Первый встрвчный вызвался провести меня къ городничему, и потребовалъ за то съ меня абазъ.

Появленіе мое у Городничаго, стараго офицера изъ Грузинъ, произвело больщое действіе. Я требоваль, во-нервыхъ, комнаты, гдв бы могь раздъться, во-вторыхъ, стакана вина, въ-третьихъ, абаза для мосто нровожатаго. Городничій не зналь, какъ меня принять, и посматриваль на меня съ недоумвніемъ. Видя, что онъ не торошится исполнить мои просьбы, я сталь передъ нимь раздьваться, прося извиненія de la liberté grande. Къ счастію, нашель я въ кармань подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественникь, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартія возымьда тотчасъ свое дъйствіе: комната была мнъ отведена, стаканъ вина принесенъ, и абазъ выданъ моему проводнику съ отеческимъ выговоромъ за его корыстолюбіе, оскорбительное для Грузинскаго гостепріимства. Я бросился на диванъ, надъясь посль моего подвига заснуть богатырскимъ сномъ: не туть-то было! блохи, которыя гораздо опасиве шакаловъ, напали на меня и во всю ночь не дали мнъ покою. Поутру явился ко мнъ мой человъкъ, и объявиль, что Графь П. благополучно переправился на волахъ чрезъ снъговин горы, и прибылъ въ Душетъ. Нужно было мнъ торониться! Графъ П. и III. посътили меня и предложили онять отправиться виъсть въ дорогу. Я оставиль Душетъ съ иріятной мыслію, что ночую въ Тифлисъ.

Дорога была такъ же пріятна и живописна, коти рідко виділи мы сліды народонаселенія. Въ ийсколькихъ верстахъ отъ Гарцискала мы переправились чересъ Куру по древнему мосту, памятнику Римскихъ покодовъ, и крупной рысью, а иногда и вскачь поіжали къ Тифлису, въ которомъ непримітнымъ образомъ и очутились часу въ одиниадпатомъ вечера.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Тифинсъ. Народныя вани. Безносый Гассанъ. Нравы Грузинские. Имен. Какитинское вино. Причина жаровъ. Дороговизна. Описание города. Отъездъ изъ Тифинса. Грузинская ночь. Видъ Арменіи. Двойной переходъ. Армянская деревня. Тергеры. Грисобдовъ. Безобдалъ. Минеральный ключь. Вуря въ горахъ. Ночангъ въ Гумрахъ. Араратъ. Граница. Турецкое гостирчимство, Карсъ. Армянская семья. Выездъ изъ Карса. Лагеръ Графа Паскевича.

Я остановился въ трактиръ; на другой день отправился въ славныя Тифлисскія бани. Городъ показался мнъ многолюденъ. Азіатскія строенія и базаръ напомниям мнъ Киппеневъ. По узкимъ и кривымъ улицамъ бъжали ослы съ перевидными

корзинами; арбы, запряженныя волами, перегорожали дорогу. Армяне, Грузинцы, Черкесы, Персіяне теснились на неправильной площади; между ними молодые Русскіе чиновники разъвзжали верхами на Карабахскихъ жеребцахъ. При входъ въ бани сидваъ содержатель, старый Персіянинъ. Онъ отворилъ мив дверь; я вошель въ общирную комнату, и что-же увидель? Более пятидесяти женщинъ, молодыхъ и старыхъ, полуодътыхъ и вовсе неодътыхъ, сидя и стоя раздъвались, одъвались на лавкахъ, разставленныхъ около ствиъ. Я остановился. «Пойдемъ, пойдемъ, сказаль мив хозяинь, сегодня вторникь: женскій день. Ничего, не бъда.» Конечно не бъда, отвъчалъ и ему, напротивъ. Появленіе мужчинъ не произвело никакого впечатленія. Оне продолжали сменться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею гадрою; ни одна не перестала раздъваться. Казалось, я вошель невидимкой. Многія изъ нихъ были въ самомъ деле прекрасны, и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshened Glow
Of her own contry maiden's looks,
When warm they rise from Teflis brooks.
Lalla Rookhs.

За то не знаю ничего отвратительные Грузинскихъ старухъ: это выдымы. Персіанинъ ввелъ меня въ бани: горячій, желізострный источникъ лился въ глубокую ванну, изстченную въ скаль. Отъ роду не встрычалъ я ни въ Россіи, ни въ Турціи ничего роскошнье Тифлисскихъ бань. Опишу ихъ подробно.

Хозяинъ оставилъ меня на попеченіе Татаринубаньщику. Я должень признаться, что онь быль безъ носу; это не мъщало ему быть мастеромъ своего дела. Гассанъ (такъ назывался безносый Татаринъ) началъ съ того, что разложилъ меня на тепломъ каменномъ полу, послв чего началъ онь ломать мив члены, вытягивать составы, бить меня спльно кулакомь: я не чувствоваль ни мальйшей боли, но удивительное облегчение. (Азіатскіе баньщики приходять иногда въ восторгь, вспрыгивають вамь на плеча, скользять ногами по бедрамъ и плящуть по спинь въ присядку, e sempre bene). Посмъ сего долго теръ онъ меня шерстяною рукавицей, и сильно оплескавъ теплой водою, сталь умывать намыленнымь полотнянымь пузыремъ; ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливаеть вась какь воздухи! NB. Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты въ Русской бань: знатоки будуть благодарны за таковое нововведение.

Посль пувыря, Гассанъ отпустиль меня вы ванну; тымь и кончилась цереженія. Въ Тифансь надъялся я найти Р., но узвявъ, что полкъ его уже выступиль въ походъ, я ръшился просить у Графа Паскевича позволенія прівхать въ армію.

Въ Тифансъ пробыль я около двукъ недъль и познакомился съ тамошнимъ обществомъ. С., издатель Тифлисскихъ Въдомослей, разсказываль мнъ много любопытнасо о здъшнемъ крав, о К. Циціановъ, объ А. П. Ермоловъ и проч. С. любитъ Грузію и предвидитъ для нее блестящую будущность.

Грузін прибігнула подъ покровительство Россіи въ 1783 году, что не номінало славному АгіМахамеду взять и разорить Тифлись и двадцать тысячь жителей увести въ плінь (1795 г.). Грузін перешла модъ сминетръ Имнератора Александра въ 1802. Грузины народъ воинственный. Они доказали свою храбрость подъ нащими знаменами. Ихъ умственныя способности ожидають большей образованности. Они вообще нрава вевелаго и общежительнаго. По праздникамъ мунцыны пьють и гуляють по улицамъ. Черноглавне 
мальчики моють, прыгають и кувыркаются; женнины плящуть лезгинку.

Голосъ пъсень Грузинскихъ пріятенъ: мив перевели одну маъ нихъ слово въ слово; она, кажется, сложена въ новъйшее время; въ ней есть какая то восточная безсмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Воть вамъ она:

Душа, недавно рожденная въ раю! Душа, созданная для моего счастія! Отъ тебя, безсмертная, ожидаю жизни.

Отъ тебя, Весна цвътущая, Луна двунедъльная, отъ тебя, Ангелъ мой Хранитель, отъ тебя ожидаю жизни.

Ты сіяешь лицемъ и веселишь улыбкою. Не хочу обладать міромъ: хочу твоего взора. Отъ тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освъженная росою! избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! отъ тебя ожидаю жизни.

Грузинцы пьють — и не понашему, и удивительно крыпки. Вина ихъ не терпять вывоза и скоро портятся, но на мѣстѣ они прекрасны. Кахетинское и Карабахское стойть нѣкоторыхъ Бургонскихъ. Випо держать въ маралахъ, огромныхъ кувшинахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ открывають съ торжественными обрядами. Недавно Русскій драгунъ, тайно открывъ таковой кувшинъ, упаль въ него, и утонуль въ Кахетинскомъ винѣ, какъ несчастный Кларенсъ въ бочкѣ Малаги.

Тифлисъ находится на берегахъ Куры, въ долинь, окруженной каменистыми горами. Онь укрываютъ его со всъхъ сторонъ отъ вътровъ, и рас-

Tome VIII.

кались на солнцѣ, не нагрѣваютъ, а кинятитъ недвижный воздухъ. Вотъ причина нестерпимыхъ жаровъ, царствующихъ въ Тифлисѣ, не смотря на то, что городъ находится только еще подъ 41 градусомъ широты. Самое его названіе (Тбиликаларъ) значитъ жаркій городъ.

Большая часть города выстроена по-Азіатски: дома низкіе, кровли плоскія. Въ свверной части возвышаются дома Европейской архитектуры и около нихъ начинають образоваться правильныя площади. Базаръ раздвляется на нъсколько рядовъ; лавки полны Турецкихъ и Персидскихъ товаровъ, довольно дешевыхъ, если принять въ разсужденіе всеобщую дороговизну. Оружіе Тифлисское дорого цънится на всемъ Востокъ. Графъ С. и В., прослывшіе здвсь богатырями, обыкновенно пробовали свои новыя шашки, съ одного маху перерубая надвое барана или отсъкая голову быку.

Въ Тифлисъ главную часть народонаселенія составляють Армяне: въ 1825 году было ихъ здѣсь до двухъ тысячь пятисотъ семействъ. Во время нынѣшнихъ войнъ число ихъ еще умножилось. Грузинскихъ семействъ считается до тысячи пятисотъ. Русскіе не считаютъ себя здѣшними жителями. Военные, повинуясь долгу, живутъ въ Грузіи, потому что такъ имъ велѣно. Молодые титулярные совѣтники пріѣзжаютъ сюда за чиномъ ассессорскимъ, толико вожделеннымъ. Те и другіе смотрять на Грузію, какъ на изгнаніе.

Клинать Тифлисскій, сказывають, нездоровь. 
Здіннія горячки ужасны; ихъ лечать меркуріємь, 
коего употребленіе безвредно по причинів жаровь. 
Лекаря кориять икъ своихъ больныхъ безъ всякой совісти. Генераль С., говорять, умерь оть 
того, что его домовый лекарь, прівхавній съ нимъ 
меть Петербурга, иснугался прієма, предлагаемаго 
тамошними докторами, и не даль онаго больному. 
Здішнія лихорадки похожи на Крымскія и Молдавскія и лечатся одинаково.

Жители пьють Курскую воду мутную, но нріятную. Во всіхъ источникахь и колоднахь вода сильно отзывается сірой. Впрочень вино здісь въ таконь общень употребленіи, что недостатокь въ воді быль бы незанітень.

Въ Тифлисъ удивила меня дешевизна денегъ. Перевхавъ на извощикъ трезъ двъ улицы и отпустивъ его трезъ полчаса, я долженъ былъ заплатить два рубля серебромъ. Я сперва думалъ, что онъ хотълъ воспользоваться незнаніемъ новопріважаго; но миъ сказали, что цъна точно такова. Все прочее дорого въ соразмърности.

Мы вздили въ Немецкую колонію и тамъ объдали. Пили тамъ делаемое пиво, вкусу очень непріятнаго, и заплатили очень дорого за очень плохой объдъ. Въ моемъ трактиръ кормили меня также дорого и дурно. Г. С., извъстный гастрономъ, позваль однажды меня отобъдать; по несчастию у него разносили кушанья по чинамъ, а за столомъ сидъли Англійскіе офицеры въ генеральскихъ энолетахъ. Слуги такъ усердно меня обносили, что я всталъ изъ-за стола голодный. Чортъ побери Тифлисскаго гастронома!

Я съ нетерпъніемъ ожидаль разрышенія моей участи. Наконецъ получиль записку отъ Р. Онъ писаль мив, чтобы я спышиль къ Карсу, потому что черезъ нъсколько дней войско должно было итти далье. Я вывхаль на другой-же день.

Я вхаль верхомъ, перемвняя лошадей на козачьихъ постахъ. Вокругъ меня земля была опалена зноемъ. Грузинскія деревии издали казались мнв прекрасными садами, но подъвзжая къ нимъ, видъль я несколько бедныхъ сакель, осененныхъ пыльными тонолями. Солнце село, но воздухь все еще былъ душенъ:

> Ночи знойныя! Звъзды чудныя!....

Луна сіяла; все было тихо; топотъ моей лоніади одинь раздавался въ ночномъ безмолвін. Я вхаль долго, не встрвчая признаковъ жилья. Наконець увидвль уединенную саклю. Я сталь стучаться въ дверь. Вышель хозяинъ. Я попросиль воды, сперва по-Русски, а потомъ по - Татарски. Онъ меня не понялъ Удивительная безпечность! Въ тридцати верстахъ отъ Тифлиса, и на дорогъ въ Персію и Турцію, онъ не зналъ ни слова ни по-Русски ни по-Татарски.

Переночевавъ на казачьемъ посту, на разсвъть отправился я далье. Дорога има горами и льсомъ. Я встрътилъ путешествующихъ Татаръ; между ними было нъсколько женщинъ. Онъ сидъли верхами, окутанныя въ чадры; видны были у нихъ только глаза да каблуки.

Я сталъ подыматься на Безобдаль, гору отдвляющую Грузію отъ древней Арменіи. Широкая дорога, освненная деревьями, извивается около горы. На вершинъ Безобдала я провхалъ сквозь малое ущеліе, называемое, кажется, Волчыми Воротами, и очутился на естественной границъ Грузіи. Мнъ представились новыя горы, новый горизонть; надо мною разстилались злачныя зеленыя нивы. Я взглянулъ еще разъ на опаленную Грузію, и сталъ спускаться по отлогому склоненію горы къ свъжимъ равнинамъ Арменіи. Съ неоцисаннымъ удовольствіемъ замътилъ я, что зной вдругь уменьшился: климать былъ другой.

Человъкъ мой со вьючными лошадьми отъ меня отсталъ. Я вхаль въ цвътущей пустынъ, окруженной издали горами. Въ разсъянности проъхалъ я

мимо поста, гдв должень быль неремвнить лошадей. Прошло болье шести часовъ и и началь удивляться пространству перехода. Я увидаль въ сторонь груды камней, похожія на сакли, и отправился къ нимъ. Въ самомъ деле, я прівкаль въ Арминскую деревню. Насколько женщинь въ нестрыхъ лохиотьяхъ сидван на плоской кровав подземной сакли. Я изъяснился кое-какъ. Одна маь нихь социа въ саклю и вынесла инв сыру и молока. Отдожнувъ нъсколько минутъ, я пустился далье, и на высокомъ берегу ръки увидъль противъ себя крыпость Гергеры. Три потока съ шумомъ и приок низвергались съ высокаго берега. Я перевкаль черевь раку. Два вола, вираженные въ арбу, подычались по кругой дорогь. Насколько Грузинь сопровождали арбу. Откуда вы? спросиль я ихъ. — Изъ Тегерана. — Что вы везете? — Грибовда. Это было твло убитаго Грибовдова, которое препровождали въ Тифлисъ.

Не дуналь и встрытить уже когда-нибудь нашего Грибойдова! Я разстался съ нинъ въ прошломь году, въ Истербургі, предъ отъйздонъ его въ Персію. Онъ быль печалень, и инбль странныя предчувствія. Я-было котіль его успоконть, онь ині сказаль: Vous не commissez pas ces gens là: vous verrez qu'il fædra jouer des couteaux. Онъ полагаль, что причиною кровопролитія будеть смерть Шаха и междоусобица его семидесяти сымовей. Но престарваьй Шахъ еще живъ, а пророческія слова Грибовдова сбылись. Онъ погибъ подъ кинжалами Персіянъ, жертвой невъжества и въроломства. Обезображенный трупъ его, бывшій три дня игралищемъ Тегеранской черни, узнанъ быль только по рукъ, ивкогда простръленной пистолетною пулею.

Я познакомился съ Грибовдовымъ въ 1817 году. Его меланхолическій характерь, его озлобленный умъ, его добродущіе, саныя слабости и пороки, неизбъжные спутники человъчества, все въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, долго быль онь опутань свтями мелочныхь нуждь и неизвъстности. Способности человъка государственнаго оставались безъ употребленія; таланть поэта быль не признавь; даже его холодная и блестищая храбрость оставалась инкоторое время въ подозрвнін. Нісколько друзей знали ещу ціну и видъли улыбку недовърчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось имъ говорить о человых необыкновенномъ. Люди върять только славь, и не понимають, что между ними можеть находиться какой-нибудь Наполеонъ, непредводительствовавшій ни одною егерскою ротою, или другой Декартъ, ненапечатавній ни одной строчки въ Московскомъ Телеграфъ. Впрочемъ, уваженіе наше къ славъ происходитъ, можетъ быть, отъ самолюбія: въ составъ славы входитъ и нашъ голосъ

Жизнь Грибовдова была затемнена некоторыми облаками: следствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельствъ. Онъ почувствовалъ необходимость расчесться единожды навсегда съ своею молодостію и круго поворотить свою жизнь. Онъ простился съ Петербургомъ и съ праздной разсвянностію — и увхаль въ Грузію, гдв пробыль восемь льть въ уединенныхъ, неусыпныхъ занятіяхъ. Возвращение его въ Москву въ 1824 году было переворотомъ въ его судьбъ, и началомъ безпрерывныхъ успъховъ. Его рукописная конедія Горе оть ума произвела неописанное действіе и вдругь поставила его наряду съ первыми нашими поэтами. Черезъ насколько времени потомъ совершенное знаніе того края, гдв начиналась война, открыло ему новое поприще; онъ назначенъ былъ Посланникомъ. Прівхавъ въ Грузію, женился онъ на той, которую любиль.... Не знаю ничего завидиће последнихъ годовъ бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелаго, неровнаго боя, не имъла для Грибовдова ничего ужаснаго, ничего томительнаго. Она была мгновенна и прекрасна.

Какъ жаль, что Грибовдовъ не оставиль свожъ записокъ! Написать его біографію было бы двлонъ его друзей; но замвчательные люди исчезають у насъ, не оставляя по себв следовъ. Мы ленивы и нелюбонытны.....

Въ Гергерахъ встрътилъ я Б., который, какъ и я, ъхалъ въ армію. Б. путешествоваль со всевозможными прихотими. Я отобъдаль у него какъ бы въ Петербургъ. Мы положили путешествовать виксть; но демонъ нетерпънія опять мною овладъль. Человъкъ мой просиль у меня позволенія отдохнуть. Я отправился безъ проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.

Перевхавъ черезъ гору и опустясь въ долину, освненную деревьями, я увидълъ минеральный ключъ, текущій поперегъ дороги. Здісь я встрітиль Армянскаго попа, іхавшаго въ Ахалцыкъ изъ Эривани? Что новаго въ Эривани? спросиль я его. Въ Эривани чума, отвічаль онъ; а что слыхать объ Ахалцыкъ? Въ Ахалцыкъ чума, отвічаль я ему. Обмінявнись сими пріятными извістіями, мы разстались.

Я вхаль посреди плодоносных в нивь и цватущих луговь. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородіе вошло на Восток въ пословицу. Къ вечеру прибыль я въ Пернике. Здась быль казачій пость. Уридникъ предсказываль инв бурю и совътоваль остаться ночевать, но я хотьль непременно вътоть же день достигнуть Гумровъ.

Мив предстояль переходь черезь невысокія горы, естественную границу Карскаго Пашалыка. Небо покрыто было тучани: я надыялся, что вытерь, который чась оть часу усиливался, ихъ разгонить. Но дождь сталь накрапывать и шель все круниве и чаще. Оть Пернике до Гуировь считается двадиать семь версть. Я затянуль решни поей бурки, надыль башлыкъ на картузь и норучиль себя Провидынію.

Прошло болье двухъ часовъ. Дождъ не нереставаль. Вода ручьями лилась съ моей отяжельвией бурки и съ башлыка, манитаннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя начала пробираться мива галстухъ, и вскорь дождь меня промочиль до последней нитки. Ночь была темная; казакъ вхаль впереди указывая дорогу. Мы стали подыматься ма горы. Между темъ дождь пересталь и тучи разсвялись. До Гумровъ оставалось верстъ десять. Вътеръ, дуя на свободь, быль такъ силенъ, что въ четверть часа высушилъ мени совершенно. Я ме думаль избъжать горячки. Наконецъ я достичнуль Гумровъ около полуночи. Казакъ привезъ мени прямо къ посту. Мы остановились у палатки, куда сившилъ я войти. Тутъ нашелъ я двънад-

цать казаковь, спищихь одинь возлів другаго. Мив дали місто: и повалился на бурку, не чувствуя сань себя оть усталости. Вь этоть день проіжаль я 75 версть. Я заснуль какь убитый.

Казаки разбудили меня на заръ. Первою моею мыслію было: не лежу ли въ лихорадкъ, но но-чувствоваль, что слава Богу быль здоровь; не было слъда не только бользик, но и усталости. Я вышель изъ палатки на свъжій утренній воздухъ. Солице вскодило. На ясномъ небъ бъльла снъгован, двуглаван гора. Что за тора? спросиль я потягиваясь, и услышаль въ отвъть: это Араратъ. Какъ сильно дъйствіе звуковъ! Жадно глядьль и на библейскую гору, видъль ковчегъ, причаливній къ си вернинть съ надеждой обновленія и жизни — и врана и голубицу излетающихъ, символы казии и примиренія....

Лонгадь моя была готова. Я поёхаль съ проводникомъ. Утро было мрекрасно. Солнце сінло. Мы ёхали по широкому лугу, по густой велемой травь, орошенной росско и каплями вчерашняго дождя. Передъ наим блистала рёчка, черезъ которую должны мы были переправиться. Воть и Арпачай, сказаль инъ казакъ. Арпачай! наша граница! Это стопло Арарата. Я поскакаль къ рѣкъ съ чувствомъ неизъясникымъ. Никогда еще не видаль и чужой земли. Граница имъла для мени

что-то таинственное; съ дътскихъ лътъ путешествія были моєю любимою мечтою. Долго вель я потомъ жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по съверу, и никогда еще не вырывался изъ предъловъ необъятной Россіи. Я весело въъхалъ въ завътную ръку, и добрый конь вынесъ меня на Турецкій берегъ. Но этотъ берегъ былъ уже завоеванъ; я все еще находился въ Россіи.

До Карса оставалось мив еще 75 верстъ. Къ вечеру я надвялся увидеть нашь лагерь. Я нигдь не останавливался. На половинь дороги, въ Ариянской деревив, выстроенной въ горахъ на берегу ръчки, вмъсто объда съълъ и проклятый гюрек, Армянскій хавбь, испеченный въ видв лепешки пополамъ съ золою, о которомъ такъ тужили Турецкіе плінники въ Даріальскомъ ущелін. Дорого бы я даль за кусокъ Русскаго чернаго хавба, который быль имъ такъ противенъ. Меня провожаль молодой Турокъ, ужасный говорунъ. Онъ во всю дорогу болталъ по-Турецки, не заботясь о томъ, понималь ли я его или нътъ-Я напрягаль вниманіе, и старался угадать его. Казалось, онъ побраниваль Русскихъ, и привыкнувъ видъть ихъ всъхъ въ мундирахъ, по платью принималь меня за иностранца. На встрвчу намъ попался Русскій офицеръ. Онъ вхаль изъ нашего лагеря, и объявиль мнв, что армія уже выстунила изъ-подъ Карса. Не могу описать моего отчания: мысль, что мив должно возвратиться въ Тифлисъ, измучась понапрасну въ пустынной Арменіи, совершенно убивала меня. Офицеръ повхалъ въ свою сторону; Турокъ началъ опять свой монологъ; но уже мив было не до него. Я перемънилъ иноходь на крупную рысъ, и вечеромъ прівхалъ въ Турсцкую деревню, находящуюся въ двадцати верстахъ отъ Карса.

Соскочивъ съ лошади, я хотълъ войти въ первую саклю, но въ дверяхъ показался хозяинъ и оттолкнуль меня съ бранью. Я отвъчаль на его привътствіе нагайкою. Турокъ раскричался; народъ собрался. Проводникъ мой, кажется, за меня заступился. Мнъ указали Караванъ-сарай; я вошелъ въ большую саклю, похожую на хлъвъ; не было мъста, гдъ бы я могъ разостлать бурку. Я сталъ требовать лошадь. Ко мнъ явился Турецкій старшина. На всъ его непонятныя ръчи отвъчалъ я одно: вербана ать (дай мнъ лошадь). Турки не соглащались. Наконецъ я догадался показать имъ деньги (съ чего надлежало бы мнъ начать). Лошадь тотчасъ была приведена, и мнъ дали проводника.

Я повхаль по широкой долинь, окруженной горами. Вскорь увидьль я Карсь, быльющійся на одной изь нихь. Турокь мой указываль инь па

него, повторяя: Карсь, Карсь! и пускаль вскачь свою лошадь; я следоваль за нимь, мучась безнокойствомь: участь моя должна была решиться въ Карсь. Здась должень я быль узнать, где находится нашь лагерь, и будеть ли еще ине возможность догнать армію. Между темь небо покрылось тучами и дождь пошель онять; но я объ немь уже не заботился.

Мы въвхали въ Карсъ. Подъвзжая въ воротанъ ствиы, услышаль и Русскій барабань: били зорю. Часовой приняль оть меня билеть и отправилси въ Коменданту. Я стоялъ подъ дожденъ около нолучаса. Наконецъ меня пропустили. Я вельль проводнику везти меня прямо въ бани. Мы повхали по кривымъ и крутымъ улицамъ; логиади скользили по дурной Турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома довольно плохой наружности. Это были бани. Турокъ слезъ съ лошади и сталъ стучаться у дверей. Никто не отвъчаль. Дождь ливия лиль на меня. Наконенъ изъ ближняго дома вышель молодой Армянинь, и переговоря съ новиъ Туркомъ, позвалъ меня къ себъ, изъясняясь на довольно чистомъ Русскомъ языкъ. Онъ повель меня по узкой ластница во второе жилье своего дома. Въ комнать, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подощла ко мив и подаловала

мић руку. Сынъ велѣлъ ей разложить огонь и приготовить мић ужинъ. Я раздѣлси и сѣлъ передъ огнемъ. Вошелъ меньшой братъ хозяина, мальчикъ лѣтъ семнадцати. Оба брата бывали въ Тифлисѣ и живали въ немъ по нѣскольку мѣсяцевъ. Они сказали мић, что войска наши выступили наканунѣ, и что лагеръ нашъ находился въ двадцати пяти верстахъ отъ Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила миѣ бараниму съ лукомъ, которая показалась миѣ верхомъ повареннаго искусства. Мы всѣ легли спать въ одной комнатѣ; я разлегся противу угасающато камина, и заснулъ въ пріятной надеждѣ увидѣть на другой день лагерь Графа Паскевича.

Поутру пошель я осматривать городь. Младшій изь моихь хозяевь взялся быть моимь чичерономь. Осматривая укрышенія и цитадель, выстроенную на неприступной скаль, я не понималь, какимь образомь мы могли овладьть Карсомь. Мой Армянинь толковаль мив, какь умьль, военныя дьйствія, коимь самь онь быль свидьтелемь. Замьтя въ немь охоту къ войнь, я предложиль ему вхать со мною въ армію. Онь тотчась согласился. Я послаль его за лошадьми. Черезъ полчаса выбхаль я изъ Карса, и Артемій (такъ назывался мой Армянинь) уже скакаль подлів меня на Турецкомъ жеребць, съ гибкимъ Куртинскимъ дротикомъ въ рукв, съ кинжаломъ за поясомъ, и бреди о Туркахъ и о сраженіяхъ.

Я вхаль по земль, вездь засьянной хльбомъ; кругомъ видны были деревни, но онь были пусты: жители разбъжались. Дорога была прекрасна, и въ топкихъ мъстахъ вымощена — черезъ ручьивыстроены были каменные мосты. Земля примътно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу (древняго Тавра) начинали появляться. Прошло около двухъ часовъ; я взъвхалъ на отлогое возвышение и вдругъ увидълъ нашъ лагерь, расположенный на берегу Карса-чая; черезъ нъсколько минутъ я былъ уже въ палаткъ Р.

## ГЛАВА ТРЕТІЯ.

Переходъ черезъ Саганъ-лу, Перестрълка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение съ Сераскиромъ Арзрумскимъ. Взорванная сакля.

Я прівхаль вовремя. Въ тоть-же день (13 Іюня) войско получило повельніе итти впередь. Объдая у Р., слушаль я молодыхъ генераловь, разсуждавшихъ о движеніи, имъ предписанномъ. Генераль Бурцевь отряжень быль вліво по большой Арзрумской дорогів прямо противу Турецкаго лагеря, между тімь, какъ все прочее войско должно было итти правою стороною въ обходъ непріятелю.

Въ пятомъ часу войско выступило. Я вхалъ съ Нижегородскимъ Драгунскимъ полкомъ, разгова-

риван съ Р., съ которымъ ужъ нѣсколько лѣтъ не видался. Настала ночь; мы остановились въ долинѣ, гдѣ все войско имѣло привалъ. Здѣсь имѣлъ я честь быть представленъ Графу Паскевичу.

Я нашель Графа дома передъ бивачнымъ огнемъ, окруженнаго своимъ штабомъ. Онъ быль весель и принялъ меня ласково. Чуждый воинскому искуству, я не подозрѣвалъ, что участь похода рѣшнлась въ эту минуту. Здѣсь увидѣлъ я нашего В., запыленнаго съ ногъ до головы, обросшаго бородой, изнуреннаго заботами. Онъ нашелъ однако время побесѣдовать со мною какъ старый товарищъ. Здѣсь увидѣлъ я и М. П., раненаго въ прошломъ году. Онъ любимъ и уважаемъ какъ славный товарищъ и храбрый солдатъ. Многіе изъ старыхъ моихъ пріятелей окружили меня. Какъ они перемѣнились! какъ быстро уходитъ время!

Heu fugaces, Posthume, Posthume, Labuntur anni...

Я воротился къ Р. и ночеваль въ его палаткъ. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что непріятель сдѣладъ нечаннюе нападеніе. Р. посладъ узнать причину тревоги. Нѣсколько Татарскихъ лошадей, сорвавшихся съ привяви, бѣгали по лагерю, и Мусульмане (такъ зовутся Татаре, служащіе въ нашемъ войскъ) ихъ ловили.

TO.NO VIII.

12

На зарѣ войско двинулось. Мы подъѣхали къ горамъ поросиниъ лѣсомъ. Мы въѣхали въ ущеліе. Драгуны говорили между собою: смотри, братъ, держись — какъ разъ картечью кватитъ. Въ самомъ дѣлѣ, мъстоположеніе благопріятствовало засадамъ; но Турки, отвлеченные въ другую сторону движеніемъ Генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущеліе и стали на высотахъ Саган-лу, въ десяти верстахъ отъ пепріятслыскаго лагеря.

Природа около насъ была угрюма. Воздухъ былъ холоденъ, горы покрыты печальными соснами. Снъгъ лежалъ въ оврагахъ.

... nec Armeniis in oris, Armice Valgi, stat glacies iners Menses per omnes...

Только успели мы отдохнуть и отобедать, какъ услышали ружейные выстрелы. Р. послаль осведомиться. Ему донесли, что Турки завязали перестрелку на передовых панихъ инкетахъ. Я повляль съ С. носмотреть новую для исия картину. Мы встретнии раненаго казака: онъ сиделъ, изатаясь на седль, бледенъ и окровавленъ. Два казака поддерживали его. Много ля Турковъ? спросвять С. «Свипемъ валитъ; ваше благородіе,» отвечаль одинъ изъ нихъ. Проехавъ ущеле, вдругъ увиделя мы на склонени противоположной горы до двукъ-

соть казаковъ, выстроенныхъ въ лаву, и надъ ними около патисотъ Турковъ. Казаки отступали медленно; Турки навзжали съ большою дервостію, прицвайвались шагахъ въ двадцати, и выстрванвъ, скакали назадъ. Ихъ высокія чалмы, красивые долонаны в блестищій уборь коней, составляли різкую противоположность съ синими мундирами и простою збруей казаковъ. Человекъ пятнадцать нанихъ было уже ранено. Подполковнить Басовъ носладь за подногой. Въ это время самъ онъ быль ранеть въ ногу. Казаки было-сившались. Но Басовъ онать съль на лоніадь и остался при своей командь. Подкръпленіе подоспьло. Турки, заньтивъ его, тотчасъ нечеван, остави на горъ голый трупъ казаки, обезглавленный и обрубленный: Турки отсыченныя головы отсылають въ Константинополь, а кисти рукъ, обмакнувъ въ крови, отнечатлівнають на своихъ знаменахъ. Выстрілы утихан. Орлы, спутники войскъ, поднялися падъ горов, св высоты высматривая себь добычу. Вы офицеровъ: Графъ Паскевичь прівхаль и отправился на гору, за которою скрылись Турки. Они были подаръниени четырью тысячами контицы, скрытой вы лощинь и въ оврагахъ. Съ высоты горы **Этирылси наиъ** Турецкій лагерь, отділенный отъ вись обрагами и высотами. Мы возвратились ноздно

Провзжая нашимъ лагеремъ, я видълъ нашихъ раненыхъ, изъ коихъ человъкъ пять умерло въ ту же ночь и на другой день. Вечеромъ навъстилъ я молодаго Остенъ-Сакена, раненаго въ тотъ-же день въ другомъ сраженіи.

Лагерная жизнь очень мив правилась. Пушка полымала насъ на варъ. Сонъ въ палаткъ удивительно здоровъ. За объдомъ запивали мы Азіатскій шашлыкъ Англійскимъ пивомъ и Шампанскимъ, вастывшимъ въ снъгахъ Таврійскихъ. Общество наше было разнообразно. Въ палатиъ Генерала Раевскаго собирались Веки Мусульманскихъ нолковъ, и бесъда шла черезъ переводчика. Въ войскъ нашемъ находились и народы Закавкавскихъ нашихъ областей, и жители земель, недавно завоеванныхъ. Между ними съ любонытствомъ смотрваъ я на Язидовъ, саывущихъ на Востокъ дъяводопоклонниками. Около трехъ-сотъ семействъ обитають у подошвы Арарата. Они признали владычество Русскаго Государя. Начальникъ ихъ высокій, уродливый мущина, въ красномъ нлащь и черной шапкъ, приходилъ иногда съ ноклономъ къ Генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать отъ Язида правду о ихъ въроисповедании. На мои вопросы отвечаль онъ, что молва, будто бы Явиды покланяются сатань, есть пустая баснь; что они върують въ единаго Бога:

что по ихъ закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличнымъ и неблагороднымъ, ибо онъ теперь несчастливъ, но современемъ можетъ быть прощенъ, ибо нельзя положить предъловъ милосердію Аллаха. Это объясненіе меня успокомлю. Я очень радъ былъ за Язидовъ, что они сатанъ не покланяются; и заблужденія ихъ показались инъ уже гораздо простительнье.

Человъкъ мой явился въ лагерь черезъ три дня послъ меня. Онъ прівхалъ вивсть съ вагенбургомъ, который въ виду непріятеля благополучно соединился съ арміей. NB. Во все время похода ни одна арба изъ многочисленнаго нашего обоза не была захвачена непріятелемъ. Порядокъ, съ каковымъ обозъ слъдовалъ за войскоиъ, въ самомъ дъль удивителенъ.

17 Іюня утромъ услышали вновь мы перестрѣлку, и черезъ два часа увидѣли Карабахскій полкъ возвращающимся съ осмью Турецкими знаменами: Полковникъ Фридериксъ имѣлъ дѣло съ непріятелемъ, засѣвшимъ за каменными завалами, вытѣснилъ его и прогналъ; Османъ Паша, начальствовавшій конницей, едва успѣлъ спастись.

18 Іюня лагерь передвинулся на другое мъсто. 19, едва пушка разбудила насъ, все въ лагеръ пришло въ движение. Генералы поъхали къ сво- илъ постамъ. Полки строились; офицеры стано-

вились у своихъ ваводовъ. Я остался одинъ, не зная, въ которую сторону вхать, и пустиль лошадь на волю Божію. Я встрытиль Генерала Бурцова, который аваль меня на лавый флангь. Что такое левый флангь? подумаль я, и новжаль далее. Я увидель Генерала Муравьева, разставлявшаго нушки. Вскоръ показались Дели-Баши и закружились въ долинь, перестрынваясь съ нашими казаками. Между темъ густая толпа ихъ пехоты има по лощинь. Генераль Муравьевь приказаль стрвлять. Картечь хватила въ самую середину толны. Турки повалили въ сторону и скрылись за возвышеніемъ. Я увидъль Графа Паскевича, окруженнаго своимъ штабомъ. Турки обходили наше войско, отделенное отъ нихъ глубовимъ оврагомъ. Графъ послалъ П. осмотръть оврагъ. П. поскакалъ. Турки приняли его за навадника и дали по немъ залиъ. Всв засивились. Графъ вельль выставить чумки и налить. Непріятель разсыпался по горь и но лощинь. На львомъ флангь, куда зваль меня Вурцовъ, происходило жаркое дело. Передъ нани (противу центра) скакала Турецкая конница. Графъ послалъ противъ нее Генерала Расвскаго, который новель въ атаку свой Инжегородскій полкъ. Турки исчезли. Татаре наши окружали ихъ раненыхъ и проворно раздавали, оставляя нагихъ носреди поля. Генераль Расвокій остановился

на краю оврага. Два эскадрона, отдълясь отъ полка, занеслись въ своемъ преследованін; они были выручены Полковникомъ Симоничемъ.

Сраженіе утихло: Турин у насъ въ глазаль начали конать землю и таскать каменья, укрыпляясь по своему обыкновению. Ихъ оставили въ ноков. Мы славля съ лошадей и стали обадать чамь Бога посладь. Въ это время къ Графу привели наскольнихъ плънниковъ. Одинъ изъ нихъ быль жестоко ранень. Ихъ разспросили. Около нестаго часу войска опять получили приказъ итти на непріятели. Турки зашевельнесь за своими завалами, приняли насъ пушечными выстралами, и вскора зачали отступать. Конница наша была впереди; ны стали епускаться въ оврать; земля обрывалась и сыналась подъ конскими потами. Поминутно лошадь моя могла упасть и тогда \*\* уланскій полкъ перевхадъ бы черезъ меня. Однако Богъ вынесъ. Едва выбрались ны на широкую дорогу, идущую горани, какъ вся наша конница поскакала во весь опоръ. Турки бъжали; казаки стегали нагайками пушки, брошенили на дорогъ, и неслись мино. Турки бросались въ овраги, находящісся по обънкь сторонамъ дороги; они уже не стръляли; по крайней мъръ ни одна пуля не просвистала инно монхъ ушей. Первые въ пресавдованіи были маши Татарскіе полки, конхъ лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь мон, закусивь повода, отъ нихъ не отставала: я насилу могъ ее сдержать. Она остановилась передъ трупомъ молодаго Турка, лежавшимъ поперегъ дороги. Ему, казалось, было льть осинадцать; бльдное дьвическое лице не было обезображено; чалма его валядась въ пыли; обритый затылокъ прострвленъ быль пулею. Я повхаль шагомъ; вскоръ нагналъ меня Р. Онъ написалъ карандашемъ на клочкъ бумаги донесеніе Графу Паскевичу о совершенномъ пораженів непріятеля, и повхаль далье. Я следоваль за нинь издали; настала ночь. Усталая лошаль моя отставала и спотыкалась на каждомъ шагу. Графъ Паскевичь повельль не прекращать пресавдованія и самь имь управляль. Меня обогнали конные наши отряды; я увидълъ Полковника Полнкова, начальника казацкой артиллерін, игравшей въ тоть день важную роль, и съ нимъ вивств прибыль въ оставленное селеніе, гдв остановился Графъ Паскевичь, прекратившій пресавдованіе по причинь наступившей ночи.

Мы нашли Графа на кровлѣ подземной сакли передъ огнемъ. Къ нему приводили плѣнныхъ. Тутъ находились почти всѣ начальники. Казаки держали въ поводъяхъ ихъ лошадей. Огонь освѣщалъ картину, достойную Сальватора-Розы; рѣчка шумѣла во иракѣ. Въ это время донесли Графу, что въ деревнѣ спрятаны пороховые запасы и что

должно опасаться взрыва. Графъ оставиль саклю со всею своею свитою. Мы повхали къ нашему лагерю, находившемуся уже въ тридцати верстахъ отъ мъста, гдъ мы ночевали. Дорога полна была конныхъ отрядовъ. Только успъли мы прибыть на мъсто, какъ вдругъ небо освътилось, какъ будто метеоромъ, и мы услышали глухой взрывъ. Сакля, оставления нами назадъ тому четвертъ часа, взорвана была на воздухъ; въ ней находился пороховой занасъ. Разметанные камии задавили ивсколькихъ казаковъ.

Воть все, что въ то время усивль я увидеть. Вечеромь я узналь, что въ семь сражени разбить Сераскиръ Арзрумскій, шедшій на присоединеніе къ Гаки-Пашь съ тридцатью тысячами войска. Сераскиръ бъжаль къ Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было разсьяно, артиллерія взята, и Гаки-Паша одинъ оставался у нась на рукахъ. Графъ Паскевичь не даль ему времени распорядиться.

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сраженіе съ Гаки-Пашею. Смерть Татарскаго Бека. Гермафродіїть. Падиный Паша. Араксъ. Мостъ пастуха. Гассанъ-Кале. Горячій источникъ. Походъ къ Арзруму. Переговоры. Взятів Арзрума. Турецкіе пафиники. Дервишь.

На другой день въ пятомъ часу дагерь проспулси и получилъ приказаніе выступить. Вышедъ наъ налатки, встрътиль и Графа Паскевича, вставшаго прежде всъхъ. Онъ увидъль меми. «Еtes-vous
fatigué de la journée d'hier?» — Mais un peu, M.
le Comte. — J'en suis faché pour vous, car nous
allons faire encore une marche pour joindre le Pacha,
et puis il faudra peursuivre l'ennemi encore une
treptaine de verstes.»

Мы тронулись и из осьми часамъ пришли на возвышеніе, съ котораго лагерь Гаки-Пани видінь быль какь на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всьхъ своихъ батарей. Между тымь вълагерь ихъ запътно было большое движение. Устадость и утрений жарь заставили иногихь изъ насъ слъзть съ лошадей и лечь на свъжую траву. Я онуталь новодья около руки и сладко заснуль, въ ожиданів приказа итти впередъ. Чрезъ четверть часа меня разбудили. Все было въ движеніи. Съодной стороны колонны шли на Турецкій лагерь; съ другой конимиа готовилась пресладовать непріятеля. Я повхаль-было за Нижегородскимь полкомъ, но лошадь моя хромала, я отсталь. Мимо меня пронесся уданскій полкъ. Потомъ В. проскакалъ съ тремя пушками. Я очутился одинъ въ лъсистыхь горахь. Мив попался на встрвчу драгунь, который объявиль, что льсь наполнился непріятелемъ. Я воротился. Я встретилъ Генерала М. съ пъхотнымъ полкомъ. Онъ отрядиль одну роту въ

льсь, дабы его очистить. Подъвзявая нь лоцинь, увидьль и необывновенную картину. Подъ деревонь лежаль одинь изъ нашихъ Татарскихъ Бековъ, ранепый смертельно. Подле него рыдаль его любимецъ. Мулла, стоя на колфиахъ, читалъ молитвы. Умирающій Бекъ быль чрезвычайно спокоенъ, и неподвижно глядълъ на молодаго своего друга. Въ лощинъ собрано было человъть пять соть планныхъ. Насполько раненыхъ Турковъ подзывали меня знаками, въроятие принимая меня за лекаря и требуя помощи, которой я не могь имъ водать. Изъ лесу вышель Турокъ, зажимая свою рану окровавлениою тряпкою. Солдаты подошли къ нему, съ намъреніемъ его приколоть, можеть быть изь человыколюбые. Но это слишкомь меня возмутило; я заступился за бъдцаго Турку и наенлу привель его, изненоженнаго и истекающаго кровію, кълкукі его товарищей. При нихъ быль Полковникъ А. Онъ курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, не смотря на то, что были слуки о чумь, будто бы открывшейся въ Туренкомъ лагера. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти всв были молодые люди. Отдохнувъ, нустились им далве. По веей дорогь валялись твла. Верстахъ въ пятнадцати нашель в Инжегородскій полкъ, остановивнійся на берегу рачки посреди скалъ. Преследование продолжалось еще

насколько часавь. Къ вечеру пришли им въ долину, окруженную густымъ ласомъ, и наконецъ могъ и выспаться въ волю, проскакавъ въ эти два дня болае восъмидесяти верстъ.

Войско наше стояло въ Турецкомъ лагеръ, взятомъ наканунъ. Палатка Графа Паскевича стояла близъ зеленаго шатра Гаки - Паши, взятаго въ плънъ нашими казаками. Я пошелъ къ нему и нашелъ его окруженнаго нашими офицерами. Онъ сидълъ, поджавъ подъ себя ноги и куря трубку. Онъ казался лътъ сорока. Важность и глубокое спокойствіе изображались на прекрасномъ лицъ его. Отдавшись въ плънъ, онъ просилъ, чтобъ ему дали чашку кофію и чтобъ его избавили отъ вопросовъ. Мы стоили възделянь. Сифины и лесистын горы Саган-лу были уже за наши. Мы пошли впередь, не встръная нигдъ вепрінтеля. Селенія были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидьли Араксь, быстро текущій въ наменистыхъ берегахъ своихъ. Въ пятнатщати верстахъ отъ Гассанъ-Кале, находится мость, прекрасно и сифло выстроенный на семи неравлыхъ смедахъ. Преданіе принисываєть его построеніе разбогатьвиему пастуху, умершему пустымивонь на высоть колчия, гдъ донинь показывають его могилу, освнения, гдъ донинь показывають его могилу, освнения пустынними соенами. Соседніе посьляне свекаются къ ней на мокловеніе. Мостъ назву вается і Набань-Коприї (мость пастука). Дорага въ Тебризь лежить черезь мето.

Въ насколькихъ шагахъ: отв. моста: посьтиль а темныя развалины Караванъ-Саран. Я лее: намеле въ ненъ никого, кромъ боленаго осла; пърожено броменнаго здась багущими поселящими

24 Іюня утромъ прили місь Гассань-Кале древней крішости, наманувінаванную Княземі Бековичемъ. Она била виливинаціати верстахь отъ віста нашею ночаем. Данные переходії утомили меня. Я видіалси отдовжуть; но вышаю иначе.

Передъ выступлениемъ конници, являнсь въ нашъ лагерь Арияне, живуще въ горахъ, требуя защити

оть Турковъ, которые три дия тому назадъ отогнали ихъ скотъ. Полкованкъ А., хорошо не разобравъ, чего они хетъли, вообразилъ, что Турещкій отрядь находился въ порахь, и съ однимь оскадрономъ уланскаго полка поскакалъ въ сторону, давъ знать Р-у, что три тысичи Турковъ находятся въ горахъ. Р. отправился всабдъ за нипъ, дабы подкрышть его вь случаь опасности. Я почкталь себя прикомандированный въ Нижегородскому полку, и съ великою досадою носкакалъ на освобожденіе Армянъ. Пробхавъ верств двадцать, върхами мен вр чебению, и авидели премочене отставшихъ удановъ, которые, спешасъ, съ общаженными саблями вресавдовали изсколькихъ куръ. Здась одинь изъ поселянь растолковаль Р., что двао шао о тремъ тысячамъ воловъ, три дна навидъ отогнанныхъ Турнани, и которыхъ весвиа легьо будеть догнать дня черевь два. Р. приказаль уланамъ преправить пресавдование куръ, и послаль Полковинку А. повыжніе воротиться. Мы повхали обратно, и выбравниесь изъ горъ, прибыли подъ Гассанъ-Кале. Но дашинь образомъ дали им сорокъ версть кругу, дайы спасти жегиь несколькимы Арминскимъ пурищамъ, ято: вомее не казалось инву забавнымъ.,

Гассанъ-Каде почитается: илюченъ: Арарума. Городь выстроень: у нодощны скалы, увънчанной крыпостью. Въ немъ находилось до ста Армянскихъ семействъ Лагерь нашъ стоялъ въ широкой равшинъ, разотилающейся передъ крыпостью. Тутъ посычилъ и круглое, каменное строеніе, въ коемъ находится горячій жельзосырный источникъ.

Круглый бассейнъ имветъ сажени три въ діаметрв. Я переплыль его два раза и вдругъ, почувствовавъ головокружение и тошноту, едва имвлъсилу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на Востокв; но не имвя порядочныхъ лекарей, жители пользуются ими наобумъи ивроятно безъ большаго успъха.

Подъ ствиами Гассанъ-Кале течетъ ръка Мургъ; берега вя-нокрыты желвзными источниками, которые быють изъ-подъ камней и стекаютъ въ ръку. Они не столь пріятны вкусу, какъ Кавказкій Нарзанъ, и отзываются ивдью.

25 Іюня, въ день рожденія Государя Императора, въ дагеръ нашемъ подъ стънами кръпости полки отслушали молебенъ. За объдомъ у Графа Пасъевича, когда пили здоровье Государя, Графъ объявиль походъ къ Арзруму. Въ пять часовъ вечера войско уже выступило.

26 Іюня ны стали въ горахъ въ пяти верстахъ отъ Арзрука. Горы эти называются Акъ-дагъ (бълыя горы); онъ мъловыя; бълая, язвительная пыль вла намъ глаза; грустный видъ ихъ наво-

дилъ тоску. Близость Арзрума и увъренность въ окопчаніи похода утвивла насъ.

Вечеромъ Графъ Паскевичь вздиль осматриваль мьстоположение. Турецкие навздники, палый день кружившиеся передъ нашими пикетами, начали по немъ стрълять. Графъ нъсколько разъпогрозилъ имъ нагайкою, не преставая разсуждать съ Генераломъ М. На ихъ выстрълы не отвъчали.

Между тыть въ Арзрумы происходило больнюе смятение. Сераскирь, прибъжавший въ городъ послы своего поражения, распустиль слухъ о совершенномъ разбити Русскихъ. Вслыдъ за нимъ отпущенные плынники доставили жителямъ воззвание Графа Паскевича. Быглецы уличили Сераскира во лжи. Вскоры узнали о быстромъ приближении Русскихъ. Народъ сталъ говоритъ о сдачы. Сераскиръ и войско думали защищаться. Произсшелъ мятежъ. Насколько Франковъ были убиты озлобленной чернью.

Въ лагерь нашъ (26 утромъ) явились депутаты отъ народа и Сераскира; день прошелъ въ переговорахъ; въ пять часовъ вечера депутаты отправились въ Арзрумъ, и съ ними Генералъ Киязь Бековичь, хорошо знающій Азіатскіе языки и обычан.

На другой день утромъ войско наше двинулось впередъ. Съ восточной стороны Арзрума, на высоть Топъ-дага, находилась Турецкая батарея. Полки пошли къ ней, отвъчая на Турецкую пальбу барабаннымъ боемъ и музыкою. Турки бъжали и Топъ-дагъ быль занять. Я прівхаль туда сь поэтомъ Ю. На оставленной батарев нашли им Графа Паскевича со всею его свитою. Съ высоты горы въ лощинъ открывался взору Арзрумъ со всею цитаделью, съ зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Графъ быль верхомъ. Передъ нимъ на земль сидьли Турецкіе депутаты, прівкавшіе съ ключани города. Но въ Арзрукв замітно было волненіе. Вдругь на городскомъ валу мелькнуль огонь, закурился дымь, и ядра полетьли къ Топъ-дагу. Несколько ихъ пронеслось надъ головою Графа Паскевича: Voyez les Turcs, сказаль онъ мнъ, on ne peut jamais se fier à eux. Въ сію минуту прискакаль на Топъ-дагъ Князь Бековичь, со вчерашняго дня находившійся въ Арарумів на переговорахъ. Онъ объявилъ, что Сераскиръ и народъ давно согласны на сдачу, но что несколько ненослушныхъ. Арнаутовъ, подъ предводительствомъ Топчи-Паши, овладели городскими батарении, бунтують. Генералы подъвхали къ Графу, проси позволенія заставить молчать Турецкія батареи. Арзрумскіе сановники, сидьвшіе подъ огнемъ своихъ же пушекъ, повторили ту же просъбу. Графъ нъсколько времени медлиль; наконецъ даль

Tons VIII.

13

повельніе, сказавъ: полно имъ дурачиться: Тотчасъ подвезли пушки, стали стрвлять, и непріятельская пальба нало по малу утихла. Полки наши пошли въ Арарунъ, и 27 Іюня, въ годовщину Полтавскаго сраженія, въ шесть часовъ вечера Русское знами развилось надъ Арарумской цитаделью.

Р. побхаль въ городъ — я отправился съ нийъ; мы въбхали въ городъ, представлявший удивительную картину. Турки съ плоскихъ кробелъ своихъ угрюмо смотрвли на пасъ. Армине шумно толиились въ тесныхъ улицахъ. Ихъ мальчишки бъжали передъ нашими лошадьми, крестисъ и повторян: Христіянъ! Христіянъ!... Мы подърхали къ кръпости, куда входила наша артиллерія. Съ крайнимъ изумленіемъ встратиль я тутъ моего Артемія, уже разъвзжающаго по городу, не смотря на строгое предписаніе никому язъ лагеря не отлучаться безъ особеннаго позволенія.

Улицы города тёсны и кривы, дома довольно высоки. Народу множество — лавки были заперты. Пробывъ въ городе часа съ два, и возвратился въ лагерь: Сераскиръ и четверо Пашей, взятые въ плень, находились уже тутъ. Одинъ изъ Пашей, сухощавый старичекъ, ужасный хлопотунъ, съ живостію говорилъ нашимъ Генераламъ. Увидъвъ меня во фракъ, онъ спросилъ, кто и таковъ. П. далъ мнъ титуль поэта. Паша сложилъ руки на

грудь и поклонился мив, сказавь черезь переводчика: «Благословень чась, когда встрвчаемь поэта. Поэть брать Дервишу. Онь не имветь ни отечества, ни благь земныхь: и между тыпь, какь мы, бъдные, заботнися о славь, о власти, о сокровищахь, онь стоить наравны съ властелинами земли и ему покланяются.»

Восточное привътствіе Паши всімь намь очень нолюбилось. Я помель взглянуть на Сераскира. При вході въ его палатку встрітиль и его любимаго нажа, черноглазаго мальчика літь четырнадцяти, въ богатой, арнаутской одеждів. Сераскирь, сідой старикь, наружности самой обычновенной, сиділь въ глубокомъ уныніи. Около него была толпа нашихъ офицеровъ. Выходи изъ его палатки, увиділь и молодаго человіжа, получагаго, въ бараньей шапків, съ дубиной въ рукі и съ міхомъ (опіте) за плечами. Онъ кричаль во все горло. Мнів сказали, что это быль брать мой Дервишь, пришедшій привітствовать побідителей. Его насилу отогнали.

### ГЛАВА ПЯТАЯ.

Арэрумъ. Азіатская роскошь. Климать. Сатирическіе стихи. Сераскирскій дворяць. Харимъ Турецкаго Паши. Чума. Смерть Бурцова. Вызадъ изъ Арэрума. Овратный путь. Русскій Журмадь.

Арзрумъ (неправильно называемый Арзерумъ, Эрзрумъ, Эрзронъ) основанъ около 415 года, во время Феодосія Втораго, и названъ Феодосіополемъ. Никакого историческаго воспоминанія не соединяется съ его именемъ. Я зналъ о немъ только то, что здѣсь, по свидѣтельству Гаджи-Бабы, поднесены были Персидскому послу, въ удовлетвореніе какой-то обиды, телячьи уши виѣсто человѣчьихъ.

Арврумъ почитается главнымъ городомъ въ Авіатской Турціи. Въ немъ считалось до ста тысячь жителей, но, кажется, число сіе слишкомъ увеличено. Дома въ немъ каменные, кровли покрыты дерномъ, что даетъ городу чрезвычайно странный видъ, если смотришь на него съ высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востокомъ производится чрезъ Арэрумъ. Но товаровъ въ немъ продается мало; ихъ здѣсь не выкладывають, что замѣтилъ и Турнфоръ, пишущій, что въ Арэрумѣ больной можетъ умереть за невозможностію достать ложки ревеня, между тѣмъ, какъ цѣлые мѣшки онаго находятся въ городѣ.

Не знаю выраженія, которое было бы безсмысленнье словь: Азіатская роскошь. Эта поговорка, съроятно, родилась во время крестовыхъ походовъ, когда бъдные рыцари, оставя голыя стъны и дубовые стулья своихъ замковъ, увидъли въ первый разъ красные диваны, пестрые ковры и кинжалы съ цвътными камешками на рукояти. Нынъ можно сказать Азіатская бъдность, Азіатское свинство и проч., но роскошь есть конечно принадлежность Европы. Въ Арзрумъ ни за какія деньги нельзя купить того, что вы найдете въ мелочной лавкъ перваго уъзднаго городка Псковской губерніи.

Климать Арзрумскій суровь. Городь выстроень въ лощинь, возвышающейся надь моремь на семь тысячь футовь. Горы, окружающія его, покрыты снігомь большую часть года, земля безлісна, но плодоносна. Она орошена множествомь источниковь и отовсюду пересічена водопроводами. Арзрумь славится своею водою. Эвфрать течеть въ трехъ верстахъ отъ города, но фонтановь везді множество. У каждаго висить жестяной ковшикъ на ціпи, и добрые Мусульмане пьють и не нахвалятся. Лісь доставляется изъ Саган-лу.

Въ Арзрумскомъ арсеналь нашли множество стариннаго оружія, шлемовъ, латъ, сабель, ржавъющихъ въроятно еще со временъ Годфреда.

Мечети низки и темны. За городомъ находится кладбище. Памятники состоять обыкновенно въ столбахъ, убранныхъ каменною чалмою. Гробницы двухъ или трехъ Пашей отличаются большей затъйливостію, но въ нихъ нътъ ничего изящнаго: никакого вкусу, никакой мысли... Одинъ

путециественникъ пишеть, что, изо-всьхъ Азіатскихъ городовъ, въ одномъ Арзрумъ нашелъ онъ башенные часы, и тъ были испорчены.

Нововведенія, затівваемыя Султаномъ, не проникли еще въ Арарумъ. Войско носить еще свой живописный, восточный нарядъ, Между Арарумомъ и Константинополемъ существуетъ соперничество, какъ между Казанью и Москвою. Вотъ начало сатирической поэмы, сочиненной инычаромъ Аминомъ-Оглу.

> Стамбуль Гауры нынче славать, А завтра кованной пятой, Какъ зиіл спящаго, раздавать, И прочь пойдуть — и такъ оставать: Стамбуль заснуль передъ бъдой.

Стамбуль отрекся отъ Пророка;
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый Занадъ омрачилъ.
Стамбулъ для сладостей порока
Мольбъ и саблъ изивнилъ.
Стамбулъ отвыкъ отъ поту битвы
И ньетъ вино въ часы молитвы.

Въ немъ въры чистой жаръ потухъ, Въ немъ жены по кладбищамъ кодятъ, Ма перекрестки шлютъ старухъ, А тъ мущинъ въ каремы вводятъ И спитъ подкупленный евнухъ. Но не такова Арзрука нагорный, Многодорожный наша Арзрука; Не спика кы ва роскоми позорной, Не черплека чамей непокорной Въ вина разврата, огона и шука.

Постимся жы: струею трезвой Святыя воды нась поять;
Тодной безгрепетной и развой Джигиты наши въ бой летять;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены тамъ сидять.

Я жиль въ Сераскировомъ дворць, въ комнатахъ, гдь находился харемъ. Цълый день бродиль я по безчислениымъ перекодамъ, изъ комнаты въ комнату, съ кровли на кровлю, съ льстницы на льстницу. Дворецъ казался разграбленнымъ; Серасинръ, предполагая бъжать, вывезъ изъ него, что только могъ. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулялъ я по городу, Турки подзывали меня и показывали мнв языкъ. (Они принимаютъ всякаго Франка за лекаря.) Это мнв надовло, я готовъ быль отвъчать имъ тъмъ-же. Вечера проводилъ я съ умнымъ и любезнымъ С.; сходство напихъ занятій сближало насъ. Онъ говорилъ мнв о своихъ литературныхъ предположеніяхъ, о своихъ историческихъ изысканіяхъ, нвкогда нача-

тыхъ имъ съ такою ревностію и удачей. Ограниченность его желаній и требованій поистинъ трогательна. Жаль, если они не будутъ исполнены.

Дворецъ Сераскира представляль картину въчно оживленную: тамъ, гдъ угрюмый Паша модчадиво куриль, посреди своихъ жень и отроковъ, . тамъ его побъдитель получаль донесенія о побъдахъ своихъ Генераловъ, раздавалъ Пашалыки, разговариваль о новыхъ романахъ. Муніской Паша прівзжаль къ Графу Паскевичу просить у него мъста для своего племянника. Ходя по дворцу, важный Турокъ остановился въ одной изъ комнать, съ живостію проговориль нісколько словь и впаль потомь вь задумчивость: въ этой самой комнать обезглавлень быль его отець по новельнію Сераскира. Воть впечатавнія настоящія Восточныя! Славный Бей-булать, гроза Кавказа, пріважаль въ Арзрумъ съ двумя старшинами Черкескихъ селеній, возмутившихся во время носліднихъ войнъ. Они объдали у Графа Паскевита. Вей-булать, мущина льть тридцати пяти, малорослый и широкоплечій. Онъ по-Русски не говорить, или притворяется, что не говорить. Пріъздъ его въ Арзрумъ меня очень обрадоваль: онь быль уже мив порукой въ безопасномъ перевадь черезъ горы и Кабарду.

Османъ Паша, взятый въ пленъ подъ Арврумомъ и отправленный въ Тифлисъ вивств съ Сераскиромъ, просилъ Графа Паскевича за безопасность харема, имъ оставляемаго въ Арзрумв. Въ нервые дни объ немъ было-забыли. Однажды за объдомъ, разговаривая о тишинъ Мусульманскаго города, занятаго десятью тысячами войска, и въ , которомъ ни одинъ изъ жителей ни разу не ножаловался на насиліе солдата, Графъ вспомниль о харемъ Османа Паши и приказалъ Г. А. съъздить въ домъ Паши и спросить у его женъ, довольны ди онв и не было ли имъ какой-нибудь обиды. Я просиль позволенія сопровождать Г. А —. Мы отправились. — Г. А. взяль съ собою въ переводчики Русскаго офицера, коего исторія любопытна. Осмиадцати лать попался онь въ плань къ Персіянамъ..... онъ болье двадцати льть служиль евнухомь въ харемв одного изъ сыновей Шаха. Онъ разсказываль о своемъ несчастім въ пребываніи въ Персіи съ трогательнымъ простодушіемь. Въ физіологическомъ отношенія, показанія его были драгоцівным.

Мы пришли къ дому Османа Паши; насъ ввели въ открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусомъ — на цвътныхъ окнахъ начертаны были надписи, взятыя изъ Корана. Одна изъ няхъ показалась мив очень замысловата для

Мусульманскаго харема: тебы подоблеть связывать и развязывать. Намъ ноднесли кофію въ чашечкахъ, оправленныхъ въ серебрв. Старикъ съ былой почтенной бородою, отепь Османа Папи. пришель отъ имени женъ благодарить Графа Паскевича, — но Г. А. сказаль наотрызь, что онъ цосланъ къ женанъ Османа Паши и хочетъ ихъ видеть, дабы оть нихъ самихъ удостовериться, что онь въ отсутствие супруга всвиъ довольны. Едва Персидскій шавнинкь успаль все это перевести, какъ старикъ, въ знакъ негодованія, защелкаль наыкомь и объявиль, что никакь не можеть согласиться на наше требованіе, и что если Цанга, по своемъ возвращении, провъдаеть, что чужие мущины видьли его жень, то и ему старику и всьмъ служителямъ харема велить отрубить годову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика; но Г. А. быль неколебинь. Вы бонтесь своего Дани, сказадъ онъ имъ, а я своего Сераскира, и не сифло ослушаться его приказаній. — Авлать было нечего. Насъ повели черезъ садъ, гдъ были два тощіе фонтана. Мы приблизились дъ маленькому камениюму строенію. Старикъ стадъ между нами и дверью, осторожно ее отнеръ, не выпуская изъ рукъ задвижжи: ны увидьли женщину, съ ногъ до желтыхъ туфель покрытую былой чадрою. Пашъ переводчикъ

повториль ей вопрось: жы услышали шамканье семидесяти-льтней старухи; Г. А. прерваль ее; это мать Паши, сказаль онь, а я прислань къ женамъ, приведите одну изъ нихъ; всв изумились догадкъ Гяуровъ: старуха ушла и черезъ минуту возвратилась съ женщиной, покрытой также какъ и она — изъ-подъ подкрывала раздалси молодой пріятной голосокъ. Она благодарила Графа ва его вниманіе къ бъднымъ вдовамъ и хвалила обхожденіе Русскихъ. Г. А. нивль искусство вступить съ нею въ дальныйний разговоръ; я нежду чамъ, глиди около себи, увидьль вдругь надъ саной дверью круглое оконко, и въ этомъ кругломъ оконив нать или щесть круглыхъ головъ съ черными любопытиными глазами. Я хотыль-было сообщить о своемъ открыти Г. А., но годовки закивали, занигали, и инсколько пальчиховъ стали инф грозить, давая знать, чтобъ и модчаль. Я пови-. новался и не подълился мосю находкою. Всв онв были пріятны лицемь, но не было ни одной грасавины; та, когорая разговаривала у двери съ Г. А., была, върожено, повелительницею карема, сокровищищею сердець, розою любви — по крайней марь, я такь воображаль.

Наконецъ Г. А. прекратиль свои разспросы. Дверь затворилась. Лица въ окошкъ исчезли. Мы осмотръли садъ и домъ, и возвратились очень довольные своимъ посольствомъ.

Такимъ образомъ видълъ я харемъ: это удалось ръдкому Европейцу. Вотъ вамъ основаніе для восточнаго романа.

Война, казалось, кончена. Я собирался въ обратный путь. 14 Іюля пошель я въ народную баню, и не радъ быль жизни! Я проклиналь нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Какъ можно сравнить бани Арврумскія съ Тифлисскими!

Возвращаясь во дворець, узналь я отъ К., стоявшаго въ караулв, что въ Арзрумв открылась чуща. Мив тотчась представились ужасы карантина, и я въ тотъ же день ръшился оставить армію. Мысль о присутствіи чуны очень непріятна съ непривычки. Желая изгладить это впечатленіе, я ношель гулять по базару. Остановясь передъ лавкою оружейнаго мастера, я сталь разсматривать какой-то кинжаль, какь вдругь ударили меня по плету. Я оглянулся: за мною стоиль ужасный нищій. Онъ быль блідень какъ смерть; изъ красныхъ загноенныхъ глазъ его текли слезы. Мысль о чумь опять мелькнула въ моемъ воображении. Я оттолкнуль нищаго съ чувствомь отвращенія неизъяснимаго, и воротилси домой, очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство однако жъ превозмогло; на другой день и отправился съ лекаремъ въ лагеръ, гдв находились зачумленные. Я не сощелъ съ лошади и взялъ предосторожность стать по вътру. Изъ палатки вывели намъ больнаго; онъ былъ чрезвычайно блъденъ и шатался какъ пьяный. Другой больной лежалъ безъ памяти. Осмотръвъ чумнаго и объщавъ несчастному скорое выздоровленіе, и обратилъ вниманіе на двухъ Турковъ, которые выводили его подъ руки, раздъвали, щупали, какъ будто чума была не что иное какъ насморкъ. Признаюсь, и устыдился моей Европейской робости въ присутствіи такого равнодушія и поскорье возвратился въ городъ.

19 Іюля, пришедъ проститься съ Графомъ Паскевичемъ, я нашелъ его въ сильномъ огорченіи. Получено было навъстіе, что Генералъ Бурцовъ быль убитъ подъ Байбуртомъ. Жаль было храбраго Бурцова, но это происшествіе могло быть печально и для всего нашего малочисленнаго войска, вашедшаго глубоко въ чужую землю и окруженнаго непріязненными народами, готовыми возстать при слухъ о первой неудачъ. И такъ война возобновилась! Графъ предлагалъ мнъ быть свидътелемъ дальнъйшихъ предпріятій; но я спъшилъ въ Россію . . . . . Графъ подарилъ мнъ на память Турецкую саблю. Она кранится у меня памятни-

комъ моего странствованія вослідь блестаніаго героя по завоеваннымъ пустынямъ Арменія. Въ тотъ же день я оставиль Арзрумъ.

Я вхаль обратно въ Тифлисъ, по дорогь уже мив знакомой. Места, еще недавно оживленныя присутствіемъ пятнадцати тысичь войска, были молчаливы и печальны. Я перевхаль Саган-лу и едва могь узнать мьсто, гдв стоиль нашь лагерь. Вь Гупрахь выдержаль я трехъ-дневный карантинъ. Опять увидель и Безобдаль и оставиль возвышенныя равнины холодной Арменіи для знойной Грузін. Въ Тифлисъ и прибыль 1-го Августа. Вдесь остался я несколько дней въ любезномъ и веселомъ обществъ. Нъсколько вечеровъ провелъ я въ садахъ при звукъ музыки и пъсень Грузинсвихъ. Я отправился далье. Перевздъ мой черезъ горы запъчателенъ быль для меня тымь, что близь Коби ночью застала меня буря. Утроить, провыжая мино Казбека, увидьль я чудное зрынице: бълыя, оборванныя тучи перетягивались черезъ вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солица, казалось, плаваль вь воздухь, несомый облаками. Въщеная Валка также явиласъ мнъ во всемъ своемъ величіи: оврагъ, наполнивппійся дождевыми водами, превосходиль въ своей свирьпости самый Терекъ, туть же грозно ревъвшій. Берега были разтерзаны; огромные кашни

сдвинуты съ мъста и загромождали потокъ. Множество Осетинцевъ разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконецъ я вывхаль изъ твснаго ущелія на раздолье широкихъ равнинъ Большой Кабарды. Во Владикавказв нашель я Д. и П. Оба вхали на воды лечиться отъ ранъ, полученныхъ ими въ нынашніе походы. У П. на столь нашель я Русскіе Журналы. Первая статья, мив попавшаяся, была разборъ одного изъ моихъ сочиненій. Въ ней всячески бранили меня и мои стихи. Я сталь читать ее вслухъ. П. остановиль меня, требуя, чтобъ я читаль съ большимъ мимическимъ искуствомъ. Надобно знать, что разборъ быль украшень обыкновенными затьями нашей критики: это быль разговорь между дьячкомъ, просвирней и корректоромъ типографіи, Здравомысломъ этой маленькой комедіи. Требованіе П — на показалось мив такъ забавно, что досада, произведенная на меня чтенісмъ журнальной статы, совершенно исчезла, и мы расхохотались отъ чистаго сердца.

Таково было мив первое привътствіе въ любезномъ отечествь.

# РАЗБОРЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

#### ГЕОРГІЯ КОНИСКАГО

## Архівпископа Бълорусскаго,

изд. Протоіереем Іоанном Григоровичем. С. П. 6. 1835.

Георгій Конискій извістень у нась краткой рачью, которую произнесь онь въ Мстиславла Императрицъ Екатеринъ во время Ея путешествія въ 1787 году: «Оставимъ Астрономамъ»... и проч. Рычь сія, прославленная во всьхъ нашихъ реторикахъ, не что иное, какъ остроумное привътствіе и заключаеть въ себъ игру выраженій, можеть быть, слишкомь затыйливую: по нашему мнвнію, привітствіе, коимъ Высокопреосвященный Филаретъ встретиль Государя Императора, прівхавшаго въ Москву въ концв 1830 года, въ своей умилительной простоть заключаеть горавдо болье истиннаго краснорычія. Впрочемь различіе обстоятельствъ изъясняетъ и различіе чувствъ, выражаемыхъ обоями ораторами. Императрица путешествовала, окруженная всею пышностію Двора Своего, встръчаемая всюду торжествами и празднествами; Государь посьтиль Москву, опустощаемую заразой, пораженную скорбью и ужасомъ.

Но Георгій есть одинь изъ самыхъ достопаматныхъ мужей минувшаго стольтія. Жизнь его принадлежить Исторіи. Онъ вступиль въ управленіе своею епархіей, когда Бізлоруссія находилась еще подъ игомъ Польши. Православіе было тонимо католическимъ фанатизмомъ. Церкви наши стояли пусты, или отданы были Уніатамъ. Миссіонеры насильно гнали народъ въ Уніатскіе костёлы, ругались надъ ослушниками, съкли ихъ, заключали въ тенницы, томили голодомъ, отынали у нихь детей, дабы восшитывать ихь въ своей въръ, уничтожали браки, совершенные по обрядамъ нашей Церкви, ругались надъ могилами православныхъ. Георгій искаль защиты у Русскаго Правительства; онъ доносиль обо всемъ св. Суноду, и жаловался нашему посланнику, находившемуся въ Варшавъ. Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканецъ Овлачинскій, прославивнійся ненавистію къ нашей Церкви, замыслиль принести Георгія въ жертву своему изувірству. Въ 1759 году Георгій, презирая опасности, ему угрожающія, повхаль обозравать свтующую свою епархію. Овлачинскій и миссіонеры возмутили въ Оршь шляхту и жолнеровь. Они разогнали народъ,

Tons VIII.

вышедшій съ хоругвими навстрічу своему архипастырю, остановили колокольный звонь, и съ воплемъ ворвались въ церковь, гді Георгій свищеннодійствоваль. Преосвищенный едва усибль спастись отъ ихъ сабель въ стінахъ Кутенискаго монастыри, откуда тайно вывезли его въ телегь, прикрывъ навозомъ. Другой изувірь, свирішый Зеновичь, предводительствуя ісзуитскими воспитанниками, ночью въ Могилевъ напаль на архісрейскій домъ. Буйные молодые люди влонились въ ворота, неребили окна, ранили нісколько монаховъ, семинаристовъ и слугь; но къ счастію не нашли Георгіи, скрывшагося въ подвалахъ.

Дерзость гонителей чась-оть-часу усиливалась. Польское правительство имъ потворствовало. Миссіонеры своевольничали, поносили православную Церковь, лестью и угрозами преклоняли къ Унім не только простой народъ, но и священниковъ. Георгій снова жаловался Россіи. Императрина Елисавита Питровна, передъ самой Своей кончиною, й Государь Питръ III, при Своемъ восшествім на престоль, требовали отъ Польскаго двора, чтобъ гоненія надъ нашими единовърцами были прекращены; но набавленіе православія предоставлено было Екатерина II.

Георгій предсталь передь Нею въ 1762 году въ Москвв, когда Она короновалась, и вслідь за

Русскимъ духовенствомъ принесъ Ей вивств съ ноздравленіями тихія свтованія народа, издревле намъ роднаго, но отчужденнаго отъ Россіи жребіями войны. Екатерина съ глубокимъ вниманіемъ выслушала печальную рвчь представителя будущихъ Ея подданныхъ, и когда, нвсколько времени спустя, св. Сунодъ думалъ вызвать Георгія и поручить въ его управленіе Исковскую епархію, Императрица на то не согласилась и сказала: «Георгій нуженъ въ Польшв.»

Въ 1765 Георгій явился въ Варшавь и предъ трономъ Станислава съ жаромъ заступился за тъхъ, которые именовались еще подданными Польши. Король пораженъ быль его словани. Онъ объщаль свое покровительство диссидентамъ, и въ следующемъ году двиствительно повельдь «Уніатскимъ архіереямъ, изъ среды своей избравь одного епископа, прислать въ Варшаву, для изысканія и постановленія надлежащихъ міръ ко взаимному успокоенію враждующихъ.» Но гордые Польскіе магнаты, превравь посредничество Россіи и Пруссіи, отверган справеданвыя требованія диссидентовъ. Всавдствіе сего Екатерина повельла Своимъ войскамъ двинуться къ Варшавъ. Тамъ, за оградою Русскихъ штыковъ, созванъ былъ сеймъ, учреждена согласительная коммиссія и диссидентамъ возвращены ихъ прежнія права.

Георгій, одинъ изъ первыхъ членовъ Слуцкой конфедерація, опредвлень быль въ члены сей коммиссія. Онъ опять отправился въ Варшаву и діятельно занялся объясненіемъ древнихъ грамотъ, на коихъ основаны были права диссидентовъ. Онъ умьль пріобръсти уваженіе своихъ противниковь и даже ихъ довъренность. «Мы за вами еще жи вемъ, сказаль однажды ему Уніатскій епископъ Шептицкій, а когда католики вась догрызуть, то примутся и за насъ.» Уніаты втайнь готовы были отложиться оть Папы и снова соединиться съ Греко-Россійского Церковью. Между твиъ Барская конфедерація, поддерживаемая политикою Шуавёля, воспламенила новую войну. Следствіемъ оной быль первый раздвль Польши. Семь областей, древнее достояніе нашего отечества, были ему возвращены — и въ 1773 году Георгій явился предъ Екатериною, уже какъ подданный, радостно привътствуя Избавительницу и законную Владычицу Бълоруссіи.

Съ тъхъ поръ Георгій могъ спокойно посвятить себя на управленіе своею епархією. Просвъщеніе духовенства, ему подвластнаго, было главною его заботою. Онъ учреждаль училища, безпрестанно поучаль свою паству, а часы досуга посвящаль учейымъ занятіямъ. Онъ умеръ въ 1795 году, будучи 77 лътъ отъ роду.

Нынъ протомерей I. Григоровичь издаль собраніе сочиненій Георгія Конискаго, присовокупивъ къ книгъ своей любопытное и прекрасно изложенное жизнеописаніе Георгія Конискаго.

Проповъди Георгія просты, и даже нъсколько грубы, какъ поученія старцевъ первоначальныхъ; но ихъ искренность увлекательна. Политическія ръчи его инъютъ большое достоинство. Лучшая изъ нихъ произнесена имъ Екатаринъ, по совершеніи Ея коронованія. Помъщаемъ здісь нісколько изъ его отдільныхъ мыслей:

«Для молитвы пость есть то же, что для птиды крылья.»

Когда гръшникъ, не хотящій покаяться въ беззаконіяхъ своихъ, молится Богородиць и вопість Ей: радуйся! то привътствіе сіе столько же оскорбляеть Ее, какъ и то Іудейское радуйся, когда распинатели Христовы, ударяя въ ланиту Вожественнаго Сына Ея, приглашали: радуйся, Царю Іудейскій! Ибо нераскаянный гръшникъ есть новый распинатель Христовъ 2. Да ищемъ убо заступленія и покрова Ея, но оставинь напередъ гръхи свои: ибо съ гръхами и изъ-подъ ризы Своея изринеть насъ.

<sup>1</sup> Мате. 27, 22.

<sup>2</sup> Евр. 6, 6.

Душа безсмертная, отъ бреннаго твла, какъ птица изъ растерванной съти, весело взлетъвнии, воспаряетъ въ рай богонасажденный, гдъ въчно цвътетъ древо жизни, гдъ жилище Самому Христу и Избраннымъ Его.

Твлеса наши, въ гробахъ согинвијя и въ прахъ разсыпавшјяси, возникнутъ отъ земли, какъ трава весною, и по соединеніи съ душами востанутъ, и укажутся всему небу, предъ очами ангеловъ и человъковъ, предъ очами предковъ нашихъ и нотомковъ, одни яко пшеница, другія же яко плевелы, ожидая серповъ ангельскихъ, и того ивста, которое назначено, особо для пшеницы, и особо для плевелъ.

Вниди въ клить твою и помолися з. Такан уединенная молитва и въ соборъ можеть инъть пъсто, если молищися уединился отъ всёхъ заботь и попеченій, и пребываеть безмолвень среди молвы, его окружающей; если онъ, отрясши отъ чувствъ своихъ всъ страсти и вождельнія, единъ съ единымъ Богомъ бесъдуеть. Авраамъ, ведя сына своего Исаака на закланіе, говорить сопровождающимъ: свдите здъ со ослятемъ, азъ же и дътищь

5 Mare. 6, 6.

пойдемь до оньде, и поклонившеся, возвратимся кь вамь 1. Такъ истинно молящійся, страстямь своимь, аки рабанъ, повельваеть осгавить его и ожидать, нока онъ молитву свою Богу, аки Исаака, въ жертву принесеть. О, сколь отличны отъ сего молитвы наши! Мы и въ уединеніи цілое торжище вкругь себя собираемъ. Молясь, и покупаемъ, и продаемъ, и хозяйствомъ управляемъ, и о лихомиствъ заботимся, и друзьямъ ласкательствуемъ, и на враговъ вооружаемся, и о сластяхъ помышляемъ, и о сундукахъ своихъ трепещемъ. Подлинно, се ли молитва» и не паче ли торжище, молвы преисполненное? Гдъ туть умь, разумьющій глаголы свои? Гдв сердце, долженствующее прильпиться къ Богу? Одни уста трубять и языкь какь кимваль звящаеть; а мысли какъ птицы въ воздухв, по всвиъ странамъ носятся, а сердце хладно, какъ бездушный трупъ, закрытый вивств съ сокровищемъ нашимъ.

Іосифъ, проданный братіями своими во Египеть, содълавнись правителемъ царства, даль имъ въ удъль самую богатую землю, Гесемъ именуемую <sup>2</sup>. Сынъ Божій, по безмърной благости Своей, соединившійся съ нашею природою, и такимъ обра-

<sup>1</sup> Быт. 22, 5.

<sup>2</sup> Быт. 43. 6 п.

вомъ содълавнійся Вратомъ нашимъ, даеть намъ, не часть нъкую области небесной, но все царство Свое нераздъльно. Небо отверсто для насъ; престолы уготованы; объятія Божественнаго Брата нашего ждуть насъ. Пойдемъ, полетимъ къ Нему: но прежде должны мы сбросить съ себя всю тяготу мірскую, влекущую насъ къ землъ.

Невърующему чудесамъ мы смъло можемъ сказать съ блаженнымъ Августиномъ: «Большее изъ всвхъ чудесъ чудо есть то, что дванадесять человыкь, безкинжныхь, безоружныхь, нишихь, проповъдывавшихъ кресть, побъдили, не только Владыкъ и сильныхъ земли, но и самихъ боговъ языческихъ, и цълый свъть Христу покорили.» Ты возразниь мив на сіе, что сін побъдители міра сами были умерщвлены, и ни одинь почти изъ нихъ не кончиль жизни безъ мученій, безъ креста, меча и огня. Но вотъ мой краткій отвать: на то и посланы были сін побідители своимь Восводою: Се азъ посылаю вась, яко ощи посредь волковь: предадлять вы на сонны, и на соборищахъ избіють вась 1. Особое убо чудо міру и печать истины Евангельской есть страдальческая смерть посланниковъпобъдителей. Но посмотри, что съ сими убіен-

1 Mare. 10, 16, 17.

ными посавдовало? Цари персть ихъ ночитають, и отложивь норфиру и ванець, благоговайно преилоняють колана предъ гробами ихъ.

Нагав не читаемъ, чтобы язычники страдали такъ за своихъ идоловъ, какъ мученики христіанскіе за въру Христову. Да и въ ныньшнихъ богоборныхъ сонинщахъ атеистовъ и натуралистовъ, въ главныхъ гивздахъ ихъ, во Франціи и Англіи, нашелся ли хотя одинъ такой ревнитель, который бы за безбожіе свое или натурализмъ про-извольно на муки дерзнулъ? У насъ, въ Россіи, за ивсколько предъ симъ лвтъ, извъстный боляринъ, уличенный въ безбожіи, однимъ показаніемъ кнута отрекся того.

Говорять многіе: почему молитвы наши ни чудесь не творять, ни лучшей переміны вь нась не производять. Ахъ, стыдно и воспоминать молятвы наши! Объ нихъ можно то же сказать, что сказаль коричій одному бывшему на кораблі беззакониму. Когда, во время сильной и опасной бури, всі плаватели обратились къ молитві, и вмість съ ними и оный беззаконникъ нічто промолвиль; то коричій остановиль его сими словами: «ты, пожалуй, молчи; не знаеть Богь, что и ты съ «нами, и потому еще между отчанніемъ и надеж-«дою находимся; а какъ услышить твою святую «молитву, такъ мы и погибли.» Достойна ли молитва имени своего, когда она въ однихъ устахъ обращается, а умъ не помнитъ и не знаетъ того, что болтаетъ явыкъ? Читаемъ: глаголы мол внуши, Господи, разумъй званіе мое 1; а сами ни глаголовъ не внущаемъ, ни званія нашего не разумѣемъ. Такая молитва перемѣнитъ ли насъ, окаянныхъ м грѣшныхъ, въ добрыхъ и богоугодныхъ? Грѣшными въ церковъ приходимъ, грѣшнѣйшими выходимъ.

Радость плотская ограничивается наслажденіемь; по міврів, какъ затихаєть веселый гудокь, затихаєть и веселость. Но радость духовная есть радость візная; она не умаляєтся въ біздахъ, не кончаєтся при смерти, но переходить и по ту сторону гроба.

Важны ли добрыя дела наши въ деле спасенія? Я объясню тебе вопрось сей подобіємъ. Возьми небольшой кусокъ меди, и понеси его на торжище; тамъ за него ты ничего не купинь; всякой съ насмешкою скажеть тебе известную пословицу: «приложи копейку, то купинь калачъ.» Но ежели тоть самый металлъ будеть иметь изо-

1 IIcaa. 5, 2.

браженіе Государя твоего, или другой знакъ Его монеты; то купишь за него что тебь надобно. Такъ точно и двла наши. Ежели ты не имвешь въры и упованія на Христа Спасителя, не сомнівнайся призпать, что они суетны. Но ті самыя двла совокупи съ вітрою и упованіемъ на Него, тогда они будуть важны; и если потребно тебь откумиться отъ грітовь, или купить небесныя вітчныя утіти, куниць ими несомнівно.

Мы познасмъ разумомъ души; а телесныя очи суть какъ бы очки, чрезъ кои душевныя очи смотрять.

Чужій грѣхъ на мнѣ лежить. Но если чужій грѣхъ содѣвается мовиъ совѣтомъ, согласіемъ или неосторожнымъ примѣромъ; тогда онъ не только лежить на мнѣ, но какъ жерновъ тяготить душу мою. Горе человѣку тому, говорить Самъ Спаситель, имъ же соблазнъ приходитъ 1. Дѣйствительно, грѣхъ соблазна прежде меня, прежде моей смерти, предшествуетъ на Судъ Божій, и уже по кончинѣ моей слѣдуетъ туда же за мною. Скажу тоже иными словами. Всѣ соблазненные примѣромъ мониь, и прежде меня позванные на Судъ Божій,

<sup>1</sup> Мате. 18, 7.

уже понесли туда грахи мом. Убо уже готовы для меня муки. Но туть еще не все. Я умерь, и пересталь грашить: но вса соблазненные мною, и притомъ вса, отъ соблазненныхъ мною вновь соблазняемые, оставаясь еще въ сей жизни, посылають, всладъ за мною, безчисленныя беззаконія, отъ единаго примара моего, яко отъ единаго блата, истекающія. Убо готовы для меня повыя, сугубыя мученія! Вотъ какъ ужасень грахъ соблазна, ужаснае многоглавой Лернейской гидры!»

Конискій написаль также нісколько стихотвореній Русскихь, Польскихь и Латинскихь. Вь художественномь отношеніи они иміють мало достоинства, хотя въ нихъ и видінь духъ мыслящій. Слідующая элегія показалась намь достопримічательна:

Серна ожидають созрадые класы;
А намь въстники смерти — съдые власы.
О! смертный, безнечный, посмотри въ зерцало:
Ты съдъ, какъ пятьдесять лътъ тебъ миновало.
Какъ же ты собрался въ смертную дорогу?
Съ чъмъ ты предстанешь Правосудному Богу?
Путь смертный безвъстенъ, и полонъ разбоя:
Мскуснаго, храбраго требуетъ конвоя.
Кто жъ тебя поведетъ, и за тебя сразится?
Другъ, проводивъ тебя къ гробу, въ домъ возвратится.

Изнеможень, пітній, таща гріховь ношу!

Ахь! туть-то нужно нивть подмогу хорому,
Подмогу, какая дана Сикеоту:

Но — та дана слезамъ, кровавому поту.

А ты много ли плакаль за гріхи? Считайся.

Не весь ли віжь твой есть ціпь гріховь? Признайся.

Ахь! виму, ты нагь, какъ родила мать:

Ни лоскута на душі твоей не сыскать!
Повірь же, не внидешь віз небесны чертоги:

Въ адъ тебя низринуть, связавъ руки, ноги.

Безь масла діль благихъ гаснеть свіча Віры;

Затворятся брачныя бунмь дівамъ двери;
Можеть быть, при смерти, «помяни мя» скажещь,

И тімь уста свои навсегда завяжещь.

Но главное произведеніе Конискаго остается до сихъ поръ неизданнымъ: Исторія Малороссіи извістна только въ рукописи. Георгій написаль ее съ цілію государственною. Когда Ивператрица Екатерина учредила коммиссію о составленіи новаго Уложенія, тогда депутатъ Малороссійскаго шляжетства Андрей Григорьевичь Полетика обратился къ Георгію, какъ къ человіку, свідущему въ старинныхъ правахъ и постановленіяхъ сего края. Конискій, справедливо полагая, что одна только исторія народа можетъ объяснить истинныя требованія онаго, принялся за свой важ-

Плодъ добрыхъ дель тебе принесть остается.

ный трудъ и совершиль его съ удивительнымъ успѣхомъ. Онъ сочеталь поэтическую свѣжесть льтописи съ критикой, необходимой въ исторія. Не говорю здѣсь о нѣкоторыхъ этнографическихъ и этимологическихъ объясненіяхъ, помѣщенныхъ имъ въ началь его книги, которыя перенесъ онъ въ исторію изъ хроники, не видя въ нихъ никакой существенной важности и не находя нужнымъ противорѣчить общепринятымъ въ то время понятіямъ. Подъ словомъ критики я разумью глубокое изученіе достовърныхъ событій и ясное, остроумное изложеніе ихъ истинныхъ причинъ и послѣдствій.

Смелый и добросовестный въ своихъ показаніяхъ, Конискій нечуждъ лекотораго невольнаго пристрастія. Ненависть къ изуверству католическому и угнетеніямъ, коимъ онъ самъ такъ деятельно противился, отзывается въ красноречивыхъ его повествованіяхъ. Любовь къ родинъчасто увлекаетъ его за пределы строгой справедливости. Должно заметить, что чемъ ближе подходить онъ къ настоящему времени, темъ искреинье, небрежные и свлынье становится его расказъ. Онъ любитъ говорить о подробностяхъ войны, к описываетъ битвы съ удивительною точностію. Видно, что сердце дворянина еще бъется въ немъ подъ иноческою рясою (Конискій происходилъ отъ стариннаго шляхетскаго роду, и этимъ вовсе не пренебрегалъ, какъ видно даже изъ эпитафіи, выръзванной надъ его гробомъ и сочиненной имъ самимъ). Множество мъстъ въ Исторіи Малороссіи сутъ картины, начертанныя кистію великаго живописца. Дабы дать о немъ нъкоторое понятіе тъмъ, которые еще не читали его, помъщаемъ здъсь два отрывка изъ его рукописи.

## Введение Унии.

«По истребленін гетмана Наливайки такимъ неслыханнымъ варварствомъ, вышель отъ сейму или отъ вельножъ, имъ упраслявшихъ, таковъ же варварскій приговоръ и на весь народъ Русской. Въ немъ объявленъ онъ отступнымъ, въроломнымъ и бунтанвымъ и осужденъ въ рабство, пресавдование и всемърное гоненіе. Савдствіемъ сего Нероновскаго цриговора было отлучение напсегда депутатовъ Русскихъ отъ сейма національнаго и всего рыцарства, отъ выборовъ и должностей правительственныхъ и судебныхъ, отборъ староствъ, деревень и другихъ ранговыхъ инфиій отъ всьхъ чиновниковъ и урядниковъ Русскихъ, и самихъ ихъ уничтожение. Рыцарство Русское названо хлопами, а народъ, отвергавшій Унію, схизнатиками. Во вск правительственные и судебные уриды Малороссійскіе посланы Поляки съ многочисленными

штатами; города заняты Польскими гарнизонами, а другія селенія ихъ же войсками; имъ дана власть все то двлать народу Русскому, что сами захотять и придумають, а они исполняли сей наказь съ лихвою, и что только запыслить можетъ своевольное, надменное и пьиное человъчество, дълали то надъ несчастнымъ народомъ Русскимъ безъ угрызенія совъсти; грабительства, насиліе женщинь и самыхь детей, побои, мучительства и убійства превзошли міру самыхь непросвіщенныхъ варваровъ. Они, почитая и называя народъ невольниками, или ясыромъ Польскимъ, все его имъніе признавали своимъ. Собиравшихся вивсть нъсколькихъ человъкъ для обыкновенныхъ хозяйскихъ работъ или празднествъ, тотчасъ съ побоями разгоняли, на разговорахъ ихъ пытками изтявывали, запрещая навсегда собираться и разговаривать вивств. Церкви Русскія силою и градтомъ обращали на Унію. Духовенство Римское, разъвзжавшее съ тріунфонъ по Малой Россіи для надсмотра и понужденія къ Уніятству, вожено было оть церкви до церкви людьми, запряженными въ ихъ длинныя повозки по двънадцати человъкъ и болве. На прислуги сему духовенству выбираемы ' были Поляками самыя красивайший изъ давицъ. Русскія церкви несогласовавшихся на Унію прихожанъ отданы жидамъ въ аренду, и получена за

всякую въ нихъ отправку денежная плата отъ одного до пяти талеровъ, а за крещение младенцевъ и похороны мертвыхъ отъ одного до четырехъ талеровъ. Жиды, яко непримириные враги Христіанства, сін вселенскіе бродяги и притча въ человъчествъ, съ восхищениемъ принялись за такое надежное для нихъ скверноприбытчество, и тотчасъ ключи церковные и веревки колокольныя отобрали въ себь въ корчны. При всякой требь христіанской повинень ктиторь итти къ жиду торжиться съ нимъ, и по важности отправы, платить за нее и выпросить ключи; а жидъ притомъ, насивавшись довольно богослужению христіанскому и прехудивции все христіанами чинимое, называя его языческимъ или, по ихъ, Гойскийъ, приказываль ктитору возвращать ему ключи, съ клятвою, что ничего въ запись не отказано.

Страданіе и отчанніе народа увеличилось новымъ приключеніемъ, сдівлавшимъ еще замінательную въ сей землів эпоху. Чиновное шляхетство Малороссійское, бывшее въ воинскихъ и земскихъ должностяхъ, не стерпя гоненій отъ Поляковъ и не могши перенесть лишенія мість своихъ, а паче потерянія ранговыхъ и нажитыхъ иміній, отложилось оть народа своего и разпыми происками, посулами и дарами закупало знатнійшихъ урядниковъ Римскихъ, сладило и задружило съ ними,

TONS FIII.

и мало-по-малу согласилось первве на Унію, потомъ обратилось совсвиъ въ католичество Римское. Въ последствін, сіе шляхетство, соединяясь съ Польскимъ шляхетствомъ свойствомъ, сродствомъ и другими обязанностями, отрежлось и отъ самой породы Русской, и всемврно старалось изуродовать природныя названія свои, прінскать и придумать къ нимъ Польское произношение и назвать себя природными Поляками. Почему и доднесь между ними видны фамиліи совсемь Русскаго названія, каковыхъ у Поляковъ не бывало, и въ ихъ нарвчін быть не могло, напримъръ: Проскура, Чернецкій, Кисель, Воловичь, Сокирка, Комаръ, Жупанъ и премногія другія, а съ прежняго Чаплина названія Чаплинскій, съ Ходуна Ходневскій, съ Бурки Бурковскій и такъ далье. Следствіемъ нереворота сего было то, что именія сему шляхетству и должности ихъ возвращены, а ранговыя утверждены имъ въ въчность и во всемъ сравнены съ Польскимъ шляхетствомъ. Въ благодарность за то приняли и они въ разсуждении народа Русскаго всю систему политики Польской, и подражая имъ, гнали преизлиха сей несчастный народъ. Главное политическое намърение состояло въ томъ, чтобы ослабить войска Малороссійскія и разрушить ихъ полки, состоящіе изъ реестровыхъ казаковъ: въ семь ови и успыли. Полки сін, претерпывь въ послыднюю

войну немалую убыль, не были дополнены другими отъ скарбу и жилищъ казаковъ. Запрещено чинить всякое въ полки вспоможение. Главные чиновники воинскіе, перевернувшись въ Поляки, сделали въ полкахъ великія ваканціи. Дисциплина военная и весь норядокъ опущены и казаки реестровые стали нвчто пресмыкающееся безъ пастырей и вождей. Самые курени казацкіе, бывшіе ближе къ границамъ Польскимъ, то отъ гоненія, то отъ ласкательствъ Польскихъ, последуя знатной шляхть своей, обратились въ Поляки и въ ихъ въру. и составили жавъстныя и понынъ околицы шляжетскія. Недостаточные реестровые казаки, а паче холостые и иало привязанные къ своимъ жительствамъ, а съ ними и все почти Охочекомонные, перешли въ Съчь Запорожскую и тъпъ ее знатно увеличили и усилили, сделавъ съ техъ норъ, такъ еказать, сборнымь містомь для всіхь казаковь, въ отечествъ гонимыхъ; а напротивъ того, знатнъйшіе Запорожскіе казаки перешли въ полки Мадороссійскіе и стали у нихъ чиновниками, но безъ дисциплины и регулы: отъ чего въ полкахъ ихъ видимая сдвлалась перемвна.

## Казнь Остраницы.

«На місто замученнаго Павлюги, выбранъ въ 1638 году Гетманомъ Полковникъ Нажинскій Стофанъ Остраница, а къ нему приданъ въ Совътники изъ стараго и заслуженнаго товариства Леонъ Гуня, коего благоразуміе въ войскъ отмънно уважаемо было. Коронный Гетманъ Лянцкоронскій съ войсками своими Польскими не преставалъ нападать на города и селенія Малороссійскіе и на войска, ихъ защищавшія, и нападенія его сопровождаемы были грабежемъ, контрибуціями, убійствами и всъхъ родовъ безчинствами и насиліями. Гетману Остраницъ великаго искусства надобно было собрать свои войска, вездв разсвянныя и всегда пресавдуемыя Поляками и ихъ шпіонами; наконецъ собрадись они скрытыми путями и по ночамъ къ городу Переяславлю, и первое предпріятіе ихъ было очистить отъ войскъ Польскихъ Приднъпрскіе города, на обоихъ берегахъ сея ръки имьющіеся, и возстановить безопасное сообщеніе жителей и войскъ объихъ сторонъ. Успъхъ соотвътствоваль предпріятію весьма удачно. Войска Польскія, при городахъ и внутри ихъ бывшія, не ожидая инкакъ предпріятій казацкихъ, по причинв наведенныхъ имъ страховъ последнею зрадою и лютостію, надъ Павлюгою и другими чинами произведенною, ликовали въ совершенной безпечности, и потому они вездъ были разбиты; а упорно защищавшіеся истреблены до последняго. Аммуниція ихъ и артиллерія достались казакамъ, и они,

собравшись въ одно мъсто, вооруженные наилучшимъ образомъ, пошли искать Гетмана Лянцкоронскаго, который съ главнымъ войскомъ Польскимъ собрался и укранился въ стана при рака Старицъ. Гетманъ Остраница тутъ его засталъ и атаковаль своимъ войскомъ. Нападеніе и отпоръ были жестокіе и превосходящіе всякое воображеніе. Лянцкоронскій зналь, какому онъ подверженъ мщенію оть казаковъ за влодійство, его въроломствомъ и зрадою произведенное надъ Гетманомъ ихъ Павлюгою и Старшинами, и для того защищался до отчаннія; а казаки, имъя всегда въ памяти недавно виденныя ими на позорище въ ·городахъ отрубленныя головы ихъ собратій, алобились на Лянцкоронскаго и Поляковъ до остервенвнія, и потому вели атаку свою съ жестокостію, похожею на нічто чудовищное; и наконець, сдвлавни залиъ со всвхъ ружей и пушекъ и произведши дымъ почти непроницаемый, пошли и поползаи на Польскія укрыпленія съ удивительною отвагою и опрометчивостію, и вломясь въ нихъ, ударили на конья и сабли съ слепымъ разнахомъ. Крикъ и стонъ народный, трескъ и звукъ оружія уподоблялись грозной тучь, все повергающей. Пораженіе Поляковъ было повсемъстно и самое губительное. Они оборонялись однеми саблями, не успъвая заряжать ружьевъ и пистолетовъ, и іпли

задомъ до ръки Старицы, а тутъ, новергансь въ нее въ безнамятствъ, перегопились и загрязли цельми толиами. Гетманъ ихъ Лянцкоронскій, съ лучшею немногою конницею, завременно бросился въ ръку, и переправивнись черезъ нее, пустился въ бъгъ, не осматривансь и куда лошади несли. Станъ Польскій, наполненный мертвецами, достался казакань съ превеликою добычею, состоящею въ артиллеріи и всякаго рода оружін и запасахъ. Казаки по сей славной нобъдъ, воздъвши руки къ Небесамъ, благодарили за нее Бога, ноборающаго за невишныхъ и неправедно гонивыхъ. Потомъ, отдавая долгъ человъчеству, погребли тъла убіенныхъ и сочли Польскихъ мертвецовъ 11,317, а своихъ 4727 человыхъ, и въ томъ числь Совътника Гуню. Управивнись съ нохоронами и корыстыми, погнались за Гетианомъ Лянцкоромскимъ, и настигнувъ его въ мъстечкъ Полонномъ ожидающаго помощи изъ Польши, туть атаковали его, запершагося въ замкв. Онъ, не домустивь казаковь штурновать замка, выслаль противъ нихъ навстрвиу церковную процессио съ крестами, коругвами и духовенствомъ Русскимъ, кои, предлагая миръ отъ Гетмана и отъ всея Польии, молили и заклинали Богомъ Гетмана Остраницу и его войска, чтобы преклонились они на инриым предложенія. По долгомъ совъщанія и учиненныхъ

съ объихъ сторонъ клятвахъ, собрались въ церковь высланные отъ обоихъ Гетмановъ чиновники, и написавши тутъ трактатъ въчнаго мира и полной амиистіи, предающей забвенію все прошедшее, подписали его съ присягою на Евангеліи о въчномъ храненіи написанныхъ артикуловъ и всъхъ правъ и привиллегій казацкихъ и общенародныхъ. Засимъ разошлись войска во-свояси.

Гетманъ Остраница, разославъ свои войска, иныя по городамь въ гарнизоны, а другіе въ ихъ жилища, самъ, и со Старшинами Генеральными и со многими Полковниками и Сотниками, забхалъ въ городъ Каневъ для принесенія Вогу благодарственныхъ моленій въ монастырів тамотнемъ. Поляки, отличавшіеся всегда въ условіяхъ и клятвахъ непостоянными и въроломными, держали трактать съ присягою, въ Полонномъ заключенный, наровнъ со всъми прежними условіями и трактатами, у казаковъ съ ними бывшими, то есть, въ одномъ въроломствъ; а духовенство ихъ, присвоивъ себъ непонятную власть на дъла Вожескія и человыческія, опредыляло храненіе клятвы между одними только католиками своими, а съ другими народами бывшія у нихъ клятвы и условія всегда имъ разръшало и отметало, яко схизматицкія и суду Вожію неподлежащія. По симъ странным правиламъ, нодлымъ коварствомъ сопровождаемымъ,

сведавши Полики чрезъ пипіоновъ своихъ, жидовъ, о повздкв Гетмана Остраницы съ штатомъ своимъ безъ нарочитой стражи въ Каневъ, туть его въ монастыръ окружили многолюдною толпою войскъ своихъ, прошедшихъ по ночамъ и байракамъ до самаго монастыря Каневскаго, который стояль внъ города. Гетманъ не прежде узналъ о семъ предательствъ, какъ уже ионастырь наполненъ быль войсками Польскими, и потому сдался имъ безъ сопротивленія. Они, перевязавъ весь штатъ гетманскій и самаго Гетмана, всего тридцать семь человькь, положили ихъ на простыя телеги, а монастырь и церковъ тамошніе разграбили допоследка, зажели со всехъ сторонъ и сами съ узниками скоропостижно убрались и прошли въ Польшу скрытыми дорогами, боясь погони и нападенія оть городовъ. Приближансь къ Варшавь, построили они узниковъ своихъ пещо по два, виесть связанныхъ, а каждому изъ нихъ накинули на шею веревку съ петлею, за которую ведены они конницею по городу съ тріумфомъ и барабаннымъ боемъ, проповъдуя въ народъ, что схизнатики сін пойманы на сраженіи, надъ ними одержанномъ; а потомъ заперты они въ подземныя тюрьмы и въ оковы. Жены многихъ захваченныхъ въ неволю чиновниковъ, забравши съ собою надольтныхъ дътей своихъ, отправились въ Варшаву, надъясь

умилостивить и подвигнуть на жалость знатность тамощнюю трогательнымъ предстательствомъ дътей ихъ за своихъ отцевъ. Но они симъ пищу только кровожаднымъ тиранамъ уиножили и отнюдь имъ не помогли; и чиновники сіи, по нъсколькихъ дняхъ своего заключенія, повлечены на казнь безъ всякихъ разбирательствъ и отвътовъ.

Казнь оная была еще первая въ мірь и въ своемъ родь, и неслыханная въ человьчествь по лютости своей и коварству, и потомство едва ли повърить сему событію, ибо никакому дикому, и самому свирьпому Японцу, не придеть въ голову ен изобрътеніе; а произведеніе въ дъйство устрацило бы самыхъ звърей и чудовищъ.

Зрвлище оное открывала процессія Римская со множествомъ ксендзовъ ихъ, которые уговаривали ведомыхъ на жертву Малороссіянъ, чтобы они приняли законъ ихъ на избавленіе свое въ чистцу; но сіи, ничего имъ не отвъчая, молились Богу по своей въръ. Мъсто казни наполнено было народомъ, войскомъ и палачами съ ихъ орудіями. Гетманъ Остраница, Обозный Генеральный Сурмила и Полковники Недригайло, Боюнъ и Риндичь были колесованы и имъ переломали поминутно руки и ноги, тянули съ нихъ по колесу жилы, пока они скончались; Полковники Гайда-

ревскій, Бутримъ, Запальй и Обозные Кизимъ и Сучевскій пробиты жельзными спицами насквозь и подняты живые на сван; Есаулы Полковые: Постыличь, Гарунь, Сутяга, Подобай, Харчевичь, Чуданъ, Чурай, и Сотники: Чуприна, Оходовичь, Сокальскій, Мировичь и Ворожбить прибиты гвоздями стоячіе къ доскамъ, облитымъ смолою, и сожжены медленно огнемъ; Хорунжіе: Могилинскій, Загреба, Скребило, Ахтырка, Потурай, Бурльй и Загинбъда разтерзаны жельзными вогтями, похожими на медважью лапу; Старшины: Ментяй, Дунаевскій, Скубрьй, Глянскій, Завезунь, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованы но частямъ. Жены и дъти страдальцевъ оныхъ, увиди первоначальную казнь, наполняли воздухъ воплями своими и рыдапісив, по скоро заполкли... оставшихся же по матерямь детей, бродившихъ и ползавшихъ около ихъ труповъ, пережгли всьхъ въ виду своихъ отцевъ на жельзныхъ рышеткахы, поды кои подкидывали уголья и раздували шанками и метлами.

Главные члены человъческіе, отрубленные у означенныхъ чиновниковъ Малороссійскихъ, какъто: головы, руки и ноги развезены по всей Малороссіи и развъшены на сваяхъ по городамъ. Разъъзжавшія притомъ войска Польскія, наполнивнія всю Малороссію, дълали все то надъ Малорос-

сіянами, что только хотвли и придумать могли: всъхъ родовъ безчинства, насилія, грабежи и тиранства, превосходящія всякое понятіе и онисаніе. Они между прочимъ нъсколько разъ повторили произведенныя въ Варшавъ лютости надъ несчаст-, ными Малороссіянами, несколько разъ варили въ котлахъ и сожигали на угольяхъ дътей ихъ въ виду родителей, предавая самыхъ отцевъ лютьйшимъ казнямъ. Наконецъ, ограбивъ всъ церкви благочестивыя Русскія, отдали ихъ въ аренду Жидамъ, и утварь церковную, какъ-то: нотиры, дискосы, ризы, стихари и всв другія вещи, распродали и пропили темъ же Жидамъ, кои изъ серебра церковнаго подвлали себв посуду и убранство, а ризы и стихари перешили на платье Жидовкамъ; а сіи твиъ передъ Христіанами хвастались, показывая нагрудники, на коихъ видны знаки нашитыхъ крестовъ, ими сорванныхъ. И такимъ образомъ Малороссія доведена была Поляками до последняго разоренія и изнеможенія, и все въ ней подобилось тогда нъкоему каосу или смъщенію, грозящему последнимъ разрушениемъ. Никто изъ жителей не зналь и не быль обнадежень, кому принадлежить имъніе его, семейство и самое бытіе ихъ, и долго-ли оно продлится? Всякой съ потеряніемъ имущества своего искаль покровительства то у поповъ Римскихъ и Уніятскихъ, то у Жидовъ, ихъ единомыныенниковъ, а своихъ непримиримыхъ враговъ, м не могъ придуматъ, за что схватиться.»

Какъ историкъ, Георгій Конискій еще не оцівненъ по достоинству, ибо счастливый мадригаль приносить иногда болье славы, нежели созданіе истинно высокое, різдко понятное для записныхъ цівнителей ума человізческаго и мало доступном для большаго числа читателей.

Протојерей І. Григоровичь, издавъ сочиненія великаго Архіепископа Бѣлоруссіи, оказаль обществу важную услугу. Будемъ надъяться, что и великій историкъ Малороссіи найдеть себѣ наконсць столь же достойнаго издателя.

## ВОЛЬТЕРЪ.

(Correspondance inédite de Voltaire avec le président de Brosses, etc. Paris 1836).

Недавно издана въ Парижћ переписка Вольтера съ президентомъ де Броссомъ. Она касается прикупки земли, совершенной Вольтеромъ въ 1758 году.

Всикая строчка великаго писателя становится драгоцівной для потомства. Мы съ любопытствомъ разсматриваемъ автографы, котя бы они были не что иное, какъ отрывокъ изъ расходной тетради или записки къ портному объ отсрочкі платежа. Насъ невольно поражаетъ мысль, что рука, начертавшая эти смиренныя цифры, эти незначащія слова, тімъ же самымъ почеркомъ и, можетъ быть, тімъ же самымъ перомъ написала и великія творенія, предметь нашихъ изученій и восторговъ. Но, кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить изъ дівловой переписки о покупків земли книгу, на каждой страниців заставляющую васъ смінться, и передать сділкамъ и купчимъ всю заманчивость остроумнаго памфлета.

Судьба на столь забавнаго покупщика посдала продавца не менве забавнаго. Президенть де Броссь есть одинь изъ замвчательныйшихъ писателей прошедшаго стольтія. Онь извыстень многими учеными сочиненіями , но лучшимь изъ его произведеній мы почитаємь письма, имъ маписанныя изъ Италіи въ 1730—1740, и недавно вновь изданныя подъ заглавіемъ: «L'Italie il у а септ апк.» Въ этихъ дружескихъ письмахъ де Броссъ обнаружиль необыкновенный талантъ. Ученость истиния, но никогда неотягощенная педантизмомъ, глубокомысліе, шутливая острота, картины, набросанныя съ небреженіемъ, но живо и сибло, ставятъ его книгу выше всего, что писано было въ томъже родъ.

Вольтеръ, изгнанный изъ Парижа, принужденный бъжать изъ Берлина, искаль убъжища на берегу Женевскаго озера. Слава не спасала его отъ безпокойствъ. Личная свобода его была не безопасна; овъ дрожаль за свои капиталы, розданные имъ въ разныя руки. Покровительство маленькой мъщанской республики не слишкомъ

\* Histoire des navigations aux terres australes; Traité de la formation mécanique des langues; Histoire du VIII siècle de la République Romaine; Traité du culte des dieux fétiches, n upo-1. его ободряло. Онъ хотълъ на всякой случай помириться съ своимъ отечествомъ и желалъ (пишеть онъ самъ) имъть одну ногу въ монархіи, другую въ республикъ — дабы перешагать туда и сюда, смотря по обстоятельствамъ. Мъстечко Турне (Tournoy), принадлежавшее президенту де Броссъ, обратило на себя его вниманіе. Онъ зналъ президента за человъка безпечнаго, расточительнаго, въчно имъющаго нужду въ деньгахъ и вступилъ съ нимъ въ переговоры слъдующимъ письмомъ.

«Я прочель съ величайшимъ удовольствіемъ то, что вы пишите объ Австраліи; но позвольте сдѣлать вамъ предложеніе, касающееся твердой зсмли. Вы не такой человікь, чтобъ Турне могло приносить вамъ доходъ. Шуэ, вашъ арендаторъ, думаетъ уничтожить свой контрактъ. Хотите ли продать мив землю вашу пожизненно? Я старъ и хворъ. Я знаю, что діло это для меня невыгодно; но вамъ оно будетъ полезно, а мив пріятно — и вотъ условія, которыя вздумалось мив повергнуть вашему благоусмотрівнію.

«Обязуюсь изъ матеріаловь вашего прегадкаго замка выстроить хорошенькій домикъ. Думаю на то употребить 25,000 ливровъ. Другіе 25,000 ливровъ заплачу вамъ чистыми деньгами.

«Все, чъмъ укращу землю, весь скоть, всь земледъльческій орудія, коими снабжу хозяйство

будуть вамъ принадлежать. Если умру, не успъвъ выстроить домь, то у васъ останутся въ рукахъ 25,000 ливровъ, и вы достроите его, коли вамъ будеть угодно. Но я постараюсь прожить еще два года, и тогда вы будете даромъ имъть очень порядочный домикъ.

«Сверхъ сего обязуюсь прожить не болье четырехъ или пяти льтъ.

«Въ замвнъ сихъ честныхъ предложеній, требую вступить въ полное владвніе вашимъ движимымъ и недвижимымъ вмвніемъ, правами, лвсомъ, и даже каноникомъ, до самаго того времени, какъ онъ меня похоронитъ. Если этотъ забавный торгъ покажется вамъ выгоднымъ, то вы однимъ словомъ можете утвердить его не на шутку. Жизнь слишкомъ коротка: двла не должны длиться.

«Прибавлю еще слово. Я украсиль мою норку, прозванную les Délices; я украсиль домь въ Лозань; то и другое теперь стоить вдвое противу прежней цвны: то же сдвлаю и съ вашей землею. Въ теперешнемъ ея положени, вы никогда ея сърукъ не сбудете.

«Во всякомъ случав прошу васъ сохранить все это втайнв, и честь имвю», и проч.

Де Броссъ не замедлилъ своимъ отвѣтомъ. Письмо его, какъ и Вольтерово, исполнено ума и веселости.

•Если бы и быль въ вашемъ сосъдствъ (пищеть онь) въ то время, какъ вы поселились такъ близко къ городу \*, то, восхищаясь вивств съ вами физическою красотою береговъ вашего озера, я бы имъль честь шепнуть вамь на ухо, что нравственный характерь жителей требоваль, чтобы вы поселились во Франціи, по двумъ важнымъ причинамъ: во-первыхъ, потому что надобно жить у себя дома, во-вторыхъ, потому что не надобно жить у чужихъ. Вы не можете вообразить, до какой степени эта республика заставляеть меня любить монархіи..... Я бы вамъ и тогда предложиль свой замокь, если бъ онь быль вась достоинь; но замокъ мой не имъеть даже чести быть древностію: это просто ветошь. Вы вздумали возвратить ему юность, какъ Мемнону: я очень одобряю ваше предположение. Вы не знаете, можеть быть, что г. д'Аржанталь имъль для вась то же намвреніе. — Приступимъ къ двлу.»

Туть де Броссь разбираеть одно за другимъ всв условія, предлагаемыя Вольтеромъ; съ иными соглашается, другимъ противорвчитъ, обнаруживая сметливость и тонкость, которыхъ Вольтерь отъ президента, кажется, не ожидалъ. Это под-

16

Tom VIII.

<sup>\*</sup> Вольтеръ въ 1755 году купиль les Délices sur St. Jean, близъ самой Женевы.

стрекнуло его самолюбіе. Онъ началь хитрить; переписка завявалась живѣе Наконецъ 15 Декабря купчая была совершена.

Эти письма, заключающія въ себь переговоры торгующихся, и нівсколько другихъ, писанныхъ по заключеній торга, составляють лучшую часть переписки Вольтера съ де Броссомъ. Оба другь передъ другомъ кокетничають; оба поминутно оставляють дівловые запросы для шутокъ самыхъ неожиданныхъ, для сужденій самыхъ некрепнихъ о людяхъ и происшествіяхъ современныхъ. Въ этихъ письмахъ Вольтеръ является Вольтеромъ, т. е. любезнійшимъ изъ собесідниковъ; де Броссь — тімъ острымъ писателемъ, который такъ оригинально описаль Италію въ ея правленій и привычкахъ, въ ея жизни художественной и сладострастной.

Но вскоръ согласіе между новымъ хозявномъ земли и прежнимъ ся владъльцемъ было прервано. Война, какъ и многія другія войны, началась отъ причинъ маловажныхъ. Срубленныя деревья осердили нетерпъливаго Вольтера; онъ поссорился съ президентомъ, не менъс его раздражительнымъ. Надобно видъть, что такое гитьвъ Вольтера! Онъ уже смотритъ на де Бросса, какъ на врага, какъ на Фрерона, какъ на великаго инквизитора. Опъ собирается его погубить: «qu'il tremble!» — вос-

клицаеть онь въ бъщенствъ — «il ne s'agit pas de le rendre ridicule : il s'agit de le deshonorer!» Онъ жалуется, онъ плачетъ, онъ скрежещетъ.... а все дъло въ двухъ стахъ франкахъ. Де Броссъ съ своей етороны не хочетъ уступить вспыльчивому философу; въ отвътъ на его жалобы, онъ пишетъ знаменитому старцу надменное письмо, укоряетъ его въ природной дерзости, совътуетъ ему въ минуты сумасществія воздерживаться отъ пера, не красиъть опомнившись потомъ, и оканчиваетъ письмо, желаніемъ Ювенала:

Mens sana in corpore sano.

Посторовніе вивнівнаются въ распрю сосвдей. Общій вхъ пріятель, г. Рюфе, старается усовъстить Вольтера и пишеть къ нему вдкое письмо (которое, въроятно, диктовано самимь де Броссомь): «Вы боитесь быть обманутымь» — говорить г. Рюфе, — «но изъ двухъ ролей это лучшая... Вы не имьли никогда тяжебъ: онв разорительны, даже когда ихъ и выигрываемъ... Вспоините устрицу Лафонтена и пятую сцену втораго двйствія въ Скапиновых Обманах \*. Сверхъ адвокатовъ, вы должны еще опасаться и литературной черни, которая рада будеть на васъ броситься....»

 Сцену, въ которой Леандръ заставляетъ Скаппна на коленять признаваться во всехъ своихъ илутияхъ. Вольтеръ первый утомился, и уступилъ. Онъ долго дулся на упрямато президента, и былъ причиною тому, что де Броссъ не попалъ въ Академію (что въ то время много значило). Сверхъ того Вольтеръ имълъ удовольствіе его пережить: де Броссъ, иладшій изъ двухъ пятнадцатью годами, умеръ въ 1777 году, годомъ прежде Вольтера.

Не смотря на множество матеріаловъ, собранныхъ для исторіи Вольтера (ихъ цалая библіотека), какъ человъкъ дъловой, капиталистъ и владвлець, онъ еще весьма мало-извъстень. Нынь изданная переписка открываетъ многое. «Надо-6но видътъ» — пишетъ издатель въ своемъ прелисловін, — «какъ баловень Европы, собесвдникъ Екатерины Великой и Фридерика II, занимается последними мелочами для поддержанія своей мъстной важности; надобно видъть, какъ онъ въ праздничномъ кафтанъ въвзжаетъ въ свое графство, сопровождаемый своими объими племянницами (которыя вст въ брилліантахъ); какъ выслушиваеть онъ рачь своего священника, и какъ новые подданные привътствують его пальбой изъ пушекъ, взятыхъ на прокатъ у Женевской Республики. — Онъ въ въчной распръ со всъмъ мъстнымъ духовенствомъ. Габель (налогъ на соль) находить въ немъ тонкаго и деятельнаго противника. Онъ хочетъ быть банкиромъ своей провинцін. Воть онъ пускается въ спекуляців. У него свои дворяне: онъ шлеть ихъ посланниками въ ИІ гейцарію. И все это его ворочаеть; онъ искренно тревожится обо всемъ, съ этой раздражительностію страстей, исключительно ему свойственной. Онъ расточаеть то искусныя разсужденія адвоката, то прицыпки прокурора, то хитрости купца, то гиперболы стихотворца, то порывы истиннаго краснорьчія. Письмо его къ президенту о дракъ въ кабакъ, право, напоминаеть его заступленіе за сечейство Коласа.»

Въ одномъ изъ этихъ писемъ встрътили мы неизвъстные стихи Вольтера. На нихъ легкая печать его неподражаемаго таланта. Они писаны сосъду, который прислаль ему розаны.

Vos rosiers sont dans mes jardins,

Et leurs fleurs vont bientôt paraître.

Doux asile où je suis mon maître!

Je renonce aux lauriers si vains,

Qu'a Paris j'aimais trop peul-être.

Je me suis trop piqué les mains

Aux épines qu'ils ont fait naître.

Признаемся въ гососо нашего запоздалаго вкуса: въ этихъ семи стихахъ мы находимъ болье слога, болье жизни, болье мысли, нежели въ полдюжинъ длинныхъ Французскихъ стихотвореній, писанныхъ въ ныившиемъ вкусь, гдв мысль замъняется

исковерканнымъ выраженісмъ, ясный языкъ Вольтера — напыщеннымъ языкомъ Ропсара, живость его — несноснымъ однообразіемъ, а остроуміе — площаднымъ цинизмомъ или вялой меланхоліей.

Вообще переписка Вольтера съ де Броссомъ представляетъ намъ творца Меропы и Кандида съ его милой стороны. Его притязанія, его слабости, его дътская раздражительность — все это не вредитъ ему въ нашемъ воображеніи. Мы охотно извиняемъ его, и готовы слъдовать за всёми движсніями пылкой его души и безпокойной чувствительности. Но не такое чувство раждается при чтеніи писемъ, приложенныхъ издателемъ къ концу книги, нами разбираемой. Эти новыя письма найдены въ бумагахъ г. де ла Туша, бывшаго Французскимъ посланникомъ при дворъ Фридерика II (въ 1752 г.).

Въ это время Вольтеръ не ладиль съ Спверным Соломономъ\*, своимъ прежнимъ ученикомъ. Монертюн, президентъ Берлинской Академіи, поссорился съ профессоромъ Кёнигомъ. Король взялъ сторону своего президента; Вольтеръ заступился за профессора. Явилось сочиненіе безъ имени автора, подъ заглавіемъ: Иисьмо къ Публикъ. Въ

<sup>\*</sup> Такъ пазываль Вольтерь Фридерика II въ хвалебныхъ своихъ послащихъ.

немъ осуждали Кёнига и задъвали Вольтера. Вольтерь возразиль, и напечаталь свой колкій ответь въ Нъмецкихъ журналахъ. Спустя нъсколько времени «Письмо къ Публикъ» было перепечатано въ Берлинъ съ изображениемъ короны, скиптра и Прусскаго орла на заглавномъ листь. Вольтеръ только тогда догадался, съ къмь имъль онъ неосторожность состязаться, и сталь помышлять о благоразумномъ отступленін. Онъ видъль въ поступкахъ Короля явное къ нему охлаждение и предчувствоваль опалу. «Я стараюсь тому не върить - писаль онь въ Парижъ къ д'Аржанталю — «но боюсь быть подобну рогатымь мужьямь, которые силятся увърить себя въ върности своихъ женъ. Бъдняжки втайнъ чувствуютъ свое горе!» Не смотря на свое уныніе, онъ однако жъ не могь удержаться, чтобъ еще разъ не задыть своихъ противниковъ. Онъ написалъ самую язвительную изъ своихъ сатиръ (la Diatribe du dr. Akakia) и напечаталь ее, выманивь обманомъ позволеніе на то отв самого Короля.

Следствін известны. Сатира, по повеленію Фридерика, сожжена была рукою палача. Вольтерь увхаль изъ Берлина, задержань быль во Франкфурте Прусскими нриставами, несколько дней находился подъ арестомъ, и принуждень быль выдать стихотворенія Фридерика, напечатанныя для немногихъ, и между коими находилась сатирическая поэма противъ Людовика XV и его двора. —

Вся эта жалкан исторія мало приносить чести философіи. Вольтерь, во все теченіе долгой своей жизни, никогда не умълъ сохранить своего собственнаго достоинства. Въ его молодости заклю-, ченіе въ Бастилію, изгнаніе и преслѣдованіе не могли привлечь на его особу состраданія и сочувствія, въ которыхъ почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсникъ государей, идолъ Европы, первый писатель своего въка, предводитель умовъ и современнаго мивнія, Вольтеръ и въ старости не привлекалъ уваженія къ своимъ съдинамъ: лавры, ихъ покрывающіе, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая внаменитость, но всегда уничтожающаяся передъ лицемъ истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Онь не имваъ самоуваженія и не чувствоваль меобходимости въ уваженіи людей. Что влекло его въ Берлинъ? Зачъмъ ему было промънивать свою независимость на милости государя, ему чужаго, не имъвшаго никакаго права его къ тому прину-**ДИТЬ?..** 

Къ чести Фридерика II скажемъ, что самъ отъ себя Король, вопреки природной своей насмъщ-

ливости, не сталь бы унижать своего стараго учителя, не надъль бы на перваго изъ Французскихъ поэтовъ шутовскаго кафтана, не предаль бы его на посмъяніе свъта, если бы самъ Вольтерь не напрашивался на такое жалкое посрамленіе.

До сихъ поръ полагали, что Вольтеръ самъ отъ себя, въ порывъ благороднаго огорченія, ото- слаль Фридерику каммергерскій ключь и Прусскій ордень, знаки непостоянныхъ его милостей; но теперь открывается, что Король самъ ихъ потребоваль обратно. Роль перемѣнена: Фридерикъ негодуеть и грозить, Вольтеръ плачеть и умоляеть....

Что изъ этого заключить? Что геній имѣль свои слабости, которыя утьшають посредственность, но печалять благородныя сердца, напоминая имь о несовершенствь человычества; что настоящее мысто писателя есть его ученый кабинеть, и что наконець независимость и самоуваженіе одны могуть нась возвысить надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы.

## джонъ теннеръ.

Съ нъкотораго времени Съверо-Американскіе Штаты обращають на себя въ Европъ виманіе людей наиболье мыслицихъ. Не политическія происшествія тому виною: Америка спокойно совершаетъ свое поприще, донынъ безопасная и цвътущая, сильная миромъ, упроченнымъ ей географическимъ ея положеніемъ, гордая своими учрежденіями. Но нісколько глубоких умовъ въ недавнее время занялись изследованіемъ нравовъ м постановленій Американскихъ, и ихъ наблюденія возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение къ сему новому народу и къ его уложенію, плоду новъйшаго просвъщенін, сильно поколебалось. Сь изумленіемъ увидели демократію въ ея отвратительномъ цинизмв, въ ел жестокихъ предразсудкахъ, въ ея нестерпимомъ тиранствъ. Вее благородное, безкорыстное, возвышающее душу человъческую, подавленное

неумолимымъ эгоизмомъ и страстію къ довольству (comfort); большинство, нагло притъспяющее общество; рабство Негровъ посреди образованности и свободы; родословныя гоненія въ народѣ, не имѣющемъ дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющихъ робость и подобострастіе; талантъ, изъ уваженія къ равенству, принужденный къ добровольному остракизму; богачь, надѣвающій оборванный кафтанъ, дабы на улицѣ не оскорбить надменной нищеты, имъ втайнѣ презираемой: такова картина Американскихъ Штатовъ, недавно выставленная передъ нами.

Отношенія Штатовъ къ Индъйскимъ племенамъ, древнимъ владъльцамъ земли, нынѣ заселенной Европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новыхъ наблюдателей. Явная несираведливость, ябеда и безчеловьчіе Американскаго Конгресса осуждены съ негодоваціемъ; такъ или иначе, чрезъ мечь и огонь, или отъ рома и ябеды, или средствами болье нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближеніи цивилизаціи. Таковъ неизбъжный законъ. Остатки древнихъ обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространныя степи, пеобозримыя ръки, на которыхъ сътьми и стрълами добывали они себъ пищу, обрататся въ обработанныя поля, усъ-

янныя деревнями, и въ торговыя гавани, гдъ задымятся пироскафы, и разовьется флагъ Американскій.

Нравы Съверо-Американскихъ дикарей знакомы намъ по описанію знаменитыхъ романистовъ. Но Шатобріанъ и Куперъ оба представили намъ Индыйцевъ съ ихъ поэтической стороны, и закрасили истину красками своего воображенія. «Дикари, выставленные въ романахъ» — пишетъ Вашингтонъ Ирвингъ — «также похожи на настоящихъ дикарей, какъ идиллическіе пастухи на пастуховъ обыкновенныхъ.» Это самое подозръвали и читатели; и недовърчивость къ словамъ заманчивыхъ повъствователей уменьшала удовольствіе, доставляемое чхъ блестящими произведенілии.

Въ Нью-Йоркъ недавно изданы «Записки Джопа Теннера», проведшаго тридцать льть въ пустыняхь Съверной Америки, между дикими ея обитателями. Эти «Записки» драгоцвины во всъхъ отношеніяхъ. Онъ самый полный, и въроятно последній, документь бытія народа, коего скоро не останется и следовъ. Льтописи племенъ безграмотныхъ, онъ разливають истинный свъть на то, что нъкоторые философы называють естественнымъ состояніемъ человъка; показанія простодушныя и безстрастныя, они наконецъ будуть свидьтельствовать передъ свътомъ о средствахъ, ко-

торыя Американскіе Штаты укотребляли въ XIX стольтін къ распространенію своего владычества и христіанской цивилизаціи. Достовърность сихъ «Записокъ» не подлежить никакому сомпьнію. Джонь Теннерь еще живъ; многія особы (между прочими Токвиль, авторъ славной книги: «De la democratie en Amérique») видъли его, и купили отъ него самого его книгу. По ихъ мнѣнію, подлога тутъ быть не можеть. Да и стоить прочитать нѣсколько страницъ, чтобы въ томъ удостовъриться: отсутствіе всякаго искуства и смиренная простота повѣствованія ручаются за истину.

Отеңъ Джона Теннера, выходецъ изъ Виргиніи, быль священникомъ. По смерти жены своей, онъ поселился въ одномъ мъсть, называемомъ Элькъ-Горнъ, въ недальнемъ разстояніи отъ Цинциннати.

Элькъ-Горнъ былъ подверженъ нападеніямъ Индъйцевъ. Дядя Джона Тенпера однажды ночью, сговорясь съ своими сосъдями, приблизился къ стану Индъщевъ, и застрълилъ одного изъ нихъ. Прочіе бросились въ ръку и уплыли....

Отецъ Теннера, отправляясь однажды утромъ въ дальнее селеніе, приказалъ своимъ объимъ дочерямъ отослать маленькаго Джона въ школу. Онв вспомнили о томъ уже посль объда. Но шелъ дождь, и Джонъ остался дома. Вечеромъ отецъ

возвратился, и узнавъ, что онъ въ школу не кодилъ, послалъ его самого за тростникомъ, и больно его высъкъ. Съ той поры отеческій домъ опостылилъ маленькому Теннеру; онъ часто думалъ и говаривалъ: «Миѣ бы хотълось уйти къ дикимъ!»

«Отець мой» — пишеть Теннерь — «оставиль Элькь-Горнь, и отправился къ устью Бигь-Міами, гдв онъ долженъ быль завести новое поселеніе. Тамъ на берегу нашли мы обработанную землю и нѣсколько кижинъ, покинутыхъ поселенцами изъ опасенія дикихъ. Отець мой исправиль хижины и окружиль ихъ заборомъ. Это было весною. Онъ занялся хлѣбопашествомъ. Дней десять спустя по своемъ прибытіи на мѣсто, онъ сказаль намъ, что лошади его безпокоятся, чуя близость Индѣйцевъ, которые вѣроятно рыщутъ по лѣсу. «Джонъ» — прибавиль онъ, обращансь ко мнѣ, — «ты сегодня сиди дома.» Потомъ пошель онъ засьвать поле съ своими Неграми и старшимъ момиь братомъ.

«Насъ осталось дома четверо детс мачика, чтобъ вернее меня удержать, поручила мев смотреть за младшимъ, которому не было еще году. Я скоро соскучился, и сталъ щипать его, чтобъ заставить кричать. Мачика велела мев взять его на руки и съ нимъ гулять по комнатамъ. Я послушался, но не пересталь его щипать. Наконецъ

она стала его кормить грудью; а я нобѣжалъ проворно на дворъ и ускользнуль въ калитку, оттуда въ поле. Не въ далекомъ разстояніи отъ дома, и близъ самаго поля, стояло орѣховое дерево, подъ которымъ бѣгалъ я собирать прошлогодніе орѣхи. Я осторожно до пего добрался, чтобъ не быть замѣчену ни отцемъ, ни его работикками..... Какъ теперь вижу отца моего, стоящаго съ ружьемъ на стражѣ посреди поля. Я спрятался ва дерево и думалъ про себя: «Мнѣ бы очень хотѣлось увидѣть Индѣйцевъ!»

«Ужъ моя соломенная шляпа была почти полна орвхами, какъ вдругъ услышаль я шорохъ. Я оглянулся — Индейцы! Старикъ и молодой человекъ схватили меня и потащили. Одинъ изъ нихъ выбросиль изъ моей шляны оръхи и надъль мив ее на голову. После того инчего не помню. Вероятно я упаль въ обморокъ, потому что не закричаль. Паконець я очнулся подъ высокимь деревомъ. Старика не было. Я находился между молодымъ человъкомъ и другимъ Индъйцемъ, широкоплечимъ и малорослымъ. Въроятно я его чъмъ нибудь да разсердиль, потому что онъ потащиль меня въ сторону, схватиль свой томагаукь (дубину) и знаками вельль инь глядьть вверхъ, Я поняль, что опъ мив приказываль въ последний разъ взглянуть на небо, потому что готовился меня

убить. Я повиновался; но молодой Индвець, похитившій мени, удержаль ударь, взнесенный надъ
моей головою. Оба заспорили съ живостію. Покровитель мой закричаль. Нъсколько голосовь ему
отвъчало. Старикь и четыре другіе Индъйца прибъжали поспъшно. Старый начальникь, казалось,
строго говориль тому, кто угрожаль мив смертію.
Потомъ онь и молодой человъкь взяли меня, каждый за руку, и потащили онять. Между тъмъ
ужасный Индъець шель за нами. Я замедляль ихъ
отступленіе, и замътно было, что они боялись
быть настигнуты.

«Въ разстояніи одной мили отъ нашего дома у берега ръки, въ кустахъ, спрятанъ быль ими челнокъ изъ древесной коры. Они съли въ него всъ семеро, взяли меня съ собою, и переправились на другой берегъ, у самаго устья Бигъ-Міами. Челнокъ остановили. Въ лъсу спрятаны были одъяла (кожаныя) и занасы; они предложили миъ дичины и медвъжьяго жиру. Но я не могъ ъсть. Нашъ домъ отселъ былъ еще видънъ; они смотръли на него, и потомъ обращались ко инъ со смъхомъ. Не знаю, что они говорили.

«Отобъдавъ, они пошли вверхъ по берегу, таща меня съ собою по прежнему, и сняли съ меня башмаки, полагая, что они мъшали бъжатъ. Я не терялъ еще надежды отъ нихъ избавитъся, не

смотря на надзоръ, и замъчалъ всь предметы, дабы по никъ направить свой обратный побыть; упирадся также ногами о высокую траву и о нягкую землю, дабы оставить следы. Я наделася убъжать во время ихъ сна. Настала ночь; старикъ и молодой Индвецъ лежи со мною подъ одно одвило и крвико прижали меня. Я такъ усталъ что тотчась заснуль. На другой день и проснулся на варь. Индейцы уже встали и готовы былк въ путь. Такинъ образонъ щан ны четыре дия. Меня кормили скудно; я все надвялся убъжать; но при наступленіи ночи, сонъ каждый разъ шною овладаваль совершенно. Ноги мон раснухли, и быле всв въ ранахъ и въ занозахъ. Старикъ мив номогь кое-какъ, и даль пару момясинось (родъ кожаныхъ лаптей), которые облегиная меня немного.

«Я шель обыкновенно между старикоми и молоділмъ Индейцемъ. Часто заставляли они меня бегать до упаду. Несколько дней я ночти ничего не влъ. Мы встретили широкую реку, впадающую (думаю) въ Міами. Она было такъ глубока, что мив нельзя была ее перейти. Старикъ взяль меня къ себе на плечи, и перенесъ на другой берегъ. Вода доходила ему подъ мыніки; я увидель, что одному мив перейти эту реку было невозможно, и потеряль всю надежду на скорое изба-

Toms VIII.

Digitized by Google

17

вленіе. Я проворно вскарабкался на берегь, сталь бытать по льсу, и спугнуль съ гивада дикую птицу. Гивадо полно было яиць; я взяль ихъ въ платокъ и воротился къ ръкв. Индейцы стали смвяться, увидввъ меня съ моею добычею, разложили огонь и стали варить яйца въ маленьконъ котав. Я быль очень голоденъ, и жадно спотредъ на эти приготовленія. Вдругь прибежаль старикь, схватиль котель и вылиль воду на огонь вивств съ ницами. Онъ наскоро что-то шепнуль молодому человьку. Индейцы поспынно подобрали яйца и разсыялись по лысамь. Двое изъ нихъ умчали меня со всевозможною быстротою. Я думаль, что за нами гнались, и впоследствіи узналь, что не ощибся. Въроятно, меня искали на томъ берегу рвки.....

«Два или три дня послѣ того, встрѣтили мы отрядъ Индѣйцевъ, состоявшій изъ двадцати или тридцати человѣкъ. Они шли въ Европейскія селенія. Старикъ долго съ ними разговариваль. Узнавъ (какъ послѣ мнѣ сказали), что бѣлые люди за нами гнались, они пошли имъ навстрѣчу. Произошло жаркое сраженіе, и съ обѣихъ сторонъ легло много мертвыхъ.

«Походъ нашъ сквозь лѣса былъ труденъ и кученъ. Черезъ десять дней пришли мы на берегъ Мауми. Индъйцы разсыпались по лѣсу, и

стали осматривать деревья, перекликаясь между собою. Выбрали одно оръховое дерево (hickory), срубили его, сняли кору и сшили изъ нея челнокъ, въ которомъ мы всв поместились; поплыли по теченію ріжи, и вышли на берегь у большой Индейской деревни, выстроенной близь устья другой какой-то реки. Жители выбежали къ намъ навстръчу. Молодая женщина съ крикомъ кинулась на меня и била по головъ. Казалось, многіе изъ жителей котъли меня убить; однако старикъ и молодой человых уговорили ихъ меня оставить. Повидимому, и часто бываль предметомъ разговоровъ, но не понималь ихъ языка. Старикъ зналъ нъсколько Англійскихъ словъ. Онъ иногда приказываль мнь сходить за водою, разложить огонь и тому подобное, начиная такимъ образомъ требовать отъ меня различныхъ услугъ.

«Мы отправились далье. Въ нъкоторомъ разстояни отъ Индъйской деревни находилась Американская контора. Тутъ нъсколько купцовъ со мною долго разговаривали. Они хотъли меня выкунить; но старикъ на то не согласился. Они объяснили мнъ, что я у старика заступлю мъсто сына, умершаго недавно; обощлись со мною ласково, и хорошо меня кориили во все время нашего пребыванія. Когда мы разстались, я сталъ кричать — въ первый разъ послъ моего похищенія изъ дому

родительскаго. Купцы утвшили меня, объщавъ черезъ десять дней выкупить изъ неволи.»

Наконецъ челнокъ причалиль къ ивсту, гдв обитали похитители бъднаго Джона. Старуха вышла изъ деревяннаго шалаша, и побъжала къ нимъ навстрвчу. Старикъ сказалъ ей ивсколько словъ; она закричала, обияла, прижала къ сердцу своему маленькаго плънника и потащила въ шалашъ.

Похититель Джона Теннера назывался Монито-огезикъ. Маадшій изъ его сыновей умеръ незадолго передъ происшествіемъ, здісь описаннымъ. Жена его объявила, что не будеть жива, если ей не отынуть ея сына. То есть, она требовала молодаго невольника, съ тъмъ, чтобъ его усыновить. Старый Монито-о-гезикъ съ сыномъ своимъ Кишь-кау-ко и съ двумя единопленниками, жителями Гуронскаго озера, тотчасъ отправились въ путь, чтобъ только удовлетворить желаніс старухи. Трое молодыхъ людей, родственники старика, присоединились къ нему. Всв семеро пришли къ селеніямъ, расположеннымъ на берегахъ Oio. Hakaнунв похищенія, Индвицы переправились черевь рвку и спрятались близъ Теннерова дома. Молодые люди съ нетеривнісиъ ожидали появленія ребенка, и ивсколько разъ готовы были выстрвлить но работникамъ. Старикъ насилу могъ ихъ удержать.

Возвратясь благополучно домой съ своею добычею, старый Монито-о-гезикъ на другой же день созваль своихъ родныхъ и знакомыхъ, и Джонъ Тениеръ былъ торжественно усыновленъ на самой могилъ маленькаго дикаря.

Выла весна. Индейцы оставили свои селенія и всь отправились на ловлю звърей. Выбравъ себъ удобное мъсто, они стали ограждать его заборомъ мзъ зеленыхъ вътвей и полодыхъ деревъ, изъ-за которыхъ должны были стрвлять. Джону поручили обламывать сухія вісточки и обрывать листья съ той стороны, гдъ скрывались охотники. Маденькій навиникь, утомленный зноемь и трудомь, всегда голодный и грустный, лениво исполняль свою должность. Старый Монито-о-гезикъ, заставъ однажды его спящимъ, ударилъ мальчика по годовь своимъ томагауком и бросиль за-мертво въ кусты. Возвратись въ таборъ, старикъ сказалъ жень своей: «Старуха! мальчикь, котораго я тебь привель, ни къ чему негодень; я его убиль. Ты найдены его тамъ-то.» Старуха съ дочерью прибъжали, нашли Теннера еще живаго, и привели его въ чувства.

Жизнь маленькаго пріемыща была самая горестная. Его заставляли работать сверхъ силь; старикъ и сыновья его били бъднаго мальчика поминутно. Всть ему почти ничего не давали; ночью онъ спалъ обыкновенно между дверью и очагомъ, и всякій, входя и выходя, непремънно давалъ ему ногою толчекъ. Старикъ возненавидълъ его, и обходился съ нимъ съ удивительной жестокостію. Теннеръ никогда не могъ забыть слъдующаго происшествія.

Однажды Монито-о-гезикъ, вышедъ изъ своей хижины, вдругъ возвратился, схватиль мальчика за волосы, потащиль за дверь, и уткнуль какъ кошку лицемъ въ навозную кучу. «Подобно всѣмъ Индъйцамъ»—говоритъ Американскій издатель его Записокъ— «Теннеръ имѣетъ привычку скрывать свои ощущенія. Но когда разсказываль онъ мнѣ сіе приключеніе, блескъ его взгляда и судорожный трепетъ верхней губы доказывали, что жажда мщенія — отличительное свойство людей, съ которыми провель онъ свою жизнь — не была чужда и сму. Тридцать лѣтъ спусти, желаль онъ еще омыть обиду, претерпѣнную имъ на двѣнадцатомъ году!»

Зимою начались военным приготовленія. Монито-о-гезикь, отправлянсь въ походь, сказаль Теннеру: «Иду убить твоего отца, братьевъ и всъхъ родственниковъ».... Черезъ нъсколько дней онъ возвратился, и показаль Джону бълую, старую шляпу, которую онъ тотчасъ узналь: она принадлежала брату его. Старикъ увъриль его, что сдержаль свое слово, и что никто изъ его родныхъ уже болъе не существуеть.

Время нью, и Джонъ Теннеръ началъ привыкать къ судьбъ своей. Хотя Монито-о-гезикъ все обходилися съ нимъ сурово, но старуха его любила искренно и старалась облегчить его участь.— Черезъ два года произошла важная перемъна. Начальница племени Отавуавовъ, Нетъ-но-куа, родственница стараго Индъйца, похитителя Джона Теннера, купила его, чтобъ замънить себъ потерю сына. Джонъ Теннеръ былъ вымъненъ на боченокъ водки и на нъсколько фунтовъ табаку.

Вторично усыновленный Теннеръ нашелъ въ новой матери своей ласковую и добрую покровительницу. Онъ искренно къ ней привизался; вскоръ отвыкъ отъ привычекъ своей дътской образованности и сдълался совершеннымъ Индъйцемъ,— и теперь, когда судьба привела его снова въ общество, отъ коего былъ онъ отторгнутъ въ младенчествъ, Джонъ Теннеръ сохранилъ видъ, характеръ и предразсудки дикарей, его усыновившихъ.

«Записки» Теннера представляють живую и грустную картину. Въ нихъ есть какое-то однообразіе, какая-то сонная безсвязность и отсутствіе мысли, дающія ніжоторое понятіе о жизни Американскихъ дикарей. Это длиннай повість о застріленныхъ звіряхъ, о мятеляхъ, о голодныхъ,

дальнихъ мествіяхъ, объ охотникахъ, замерзинкъ на пути, о скотскихъ оргіяхъ, о ссорахъ, о враждв, о жизни бъдной и трудной, о нуждахъ, мепонятныхъ для чадъ образованности.

Американскіе дикари всё вообще звёроловы. Цивилизація Европейская, вытенивъ ихъ изъ наслёдственныхъ пустынь, подарила имъ порохъ и свинецъ: темъ и ограничилось ен благодётельное влінніе. Искусный стрёлокъ почитается между ими за великаго человёка. Теннеръ разсказываетъ первый свой опытъ на понрищё, на которомъ потомъ прославился.

«Я отроду еще не стръляль. Мать моя (Нетьно-куа) только что купила боченокъ пороху. Ободренный ея снисходительностію, я нопросиль у
ней пистолеть, чтобъ итти въ лёсь стрълять голубей. Мать моя согласилась, говоря: «Пора тебъ
быть охотникомъ.» Мив дали заряженный пистолеть, и сказали, что если удастся застрълить птицу,
то дадуть ружье и стануть учить охоть.

«Съ того времени и возмужаль, и нѣсколько разъ находился въ затруднительномъ положеніи; но никогда жажда усиѣха не была во миѣ столь иламенна. Едва выніель и изъ табора, какъ увидѣль голубей въ близкомъ разстояніи. Я взвель курокъ и подняль пистолеть почти къ самому носу; прицълился и выстрѣлиль. Въ то же время

мнъ нослыналось жужжаніе, подобное свисту брошеннаго камня; пистолеть полетьль черезь мою голову, а голубь лежаль подъ деревомъ, на кототомъ сидълъ.

«Не ваботясь о моемъ израненномъ лиць, я побъжаль въ таборъ съ застръленнымъ голубемъ. Раны мом осмотръли; мив дали ружье, порохъ и дробь, и позволили стрълять по птицамъ. Съ той поры стали со мною обходится съ уваженіемъ.»

Вскорѣ послѣ того молодой охотникъ отличился новынъ подвигонъ.

«Дичь становилась радка; толна наша (отрядъ охотниковъ съ женами и датьми) голодала. Предводитель нашъ совътовалъ перенести таборъ на другое мъсто. Наканунъ назначеннаго дня для походу, мать моя долго говорила о нашихъ неудачахъ и объ ужасной скудости, насъ постигшей. Я легъ спать; но ея пъсни и молитвы разбудили меня. Старуха громко молилась большую часть ночи.

«На другой день, рано утромъ, она разбудила насъ; вельла обуваться и быть готовымъ въ покодъ. Потомъ призвала своего сына, Уа-ме-гонъ-ебью, и сказала ему: «Сынъ мой, въ нынѣшнюю ночь и молилась Великому Духу. Онъ явился мнѣ въ образъ человъческомъ, и сказалъ: Нетъ-но-куа! завтра будетъ вамъ медвъдь для объда. Вы встрътите на пути вашемъ (по такому-то направленію) круглую долину, и на долинъ тропинку: медвъдъ находится на той тропинкъ.»

«Но молодой человікь, не всегда уважавшій слова своей матери, вышель изь хижины и разсказаль сонь ея другимь Индійцамь. «Старуха увіряеть»— сказаль онь смінсь—— что мы сегодня будемь ість медвідя; но не знаю, кто-то его убьеть.»— Неть-но-куа его за то побранила, но не могла уговорить итти на медвідя.

«Мы пошли въ походъ. Мужчины шли впередъ и несли наши пожитки. Пришедъ на мъсто, они отправились на ловлю, а дъти остались стеречь поклажу до прибытія женщинъ. Я быль туть же; ружье было при мнъ. Я все думаль о томъ, что говорила старуха, и ръшился идти отыскивать долину, приснившуюся ей; зарядилъ ружье пулею, и, не говоря никому ни слова, воротился назадъ.

«Я прибыль къ одному мѣсту, гдѣ вѣроятно нѣкогда находился прудъ, и увидѣль круглое, малое пространство посреди лѣса. Вотъ,—подумалъ я,— долина, назначенная старухою. Вскорѣ нашелъ родъ тропинки, вѣроятно русло изсохтаго ручейка. Все покрыто было глубокить снѣгомъ.

«Мать сказывала также, что во снв видьла она дымь на томь мвств, гдв находился медвьдь. Я быль увврень, что нашель долину, ею описанную, и долго ждаль появленія дыма. Однако жъ дымь не показывался. Наскуча напраснымь ожиданісять, сділаль я нісколько шаговь тамь, гдів, казалось, шла тропинка, и вдругь увязь по поясь въ снігу.

«Выкарабкавшись проворно, прошель я еще ньсколько шаговь, какъ вспомниль вдругь разсказы Индайцевь о медвадяхь, и мит пришло въ голову, что, можеть быть, масто, куда я провалился, была медважья берлога. Я воротился, и во глубина впадины увидаль голову медвадя; приставиль ему дуло ружья между глазами, и выстралиль. Кольскоро дымъ разошелся, я взяль палку и насколько разъ воткиуль ея конець въ глаза и рану; потомъ, удостоварясь, что медвадь убить, сталь его тащить изъ берлоги, но не смогь, и возвратился въ таборъ но своинъ сладамъ.

«Вошель въ шалашъ моей матери. Старуха сказала мив: «Сынь мой, вынь изъ котла кусокъ боброваго мяса, которое мив дали сегодия; да оставь половину брату, который съ охоты еще не воротился, и сегодия ничего не влъ»... Я съвлъ свой кусокъ, и видя, что старуха одна, подошель къ ней, и сказалъ ей на ухо: «Мать! я убильмедвъдя!»—Точно ли онъ убитъ?—«Точно».— Она нъсколько времени глядъла на меня неподвижно; потомъ обняла меня съ нъжностію и долго ласкала. Пошли за убитымъ медвъдемъ; и какъ это былъ еще первый, то, по обычаю Индъйцевъ,

его изжарили пъльнаго, и вев охотники приглашены были съесть его вивств съ нами.»

Описаніе различных охоть и приключеній во время преслідованія звіврей занимаєть много міста въ «Запискахъ» Джона Теннера. Исторіи объоднихь убитых медвідяхь составляють цілый романь. То, что онь говорить о музь, Американскомъ олені (cervus alces), достойно изслідованія натуралистовъ.

«Индъйцы увърены, что музъ между прочимъ одаренъ способностію долго оставаться подъ водою. Двое мят моихъ знакомыхъ, люди нелживые, возвратились однажды вечеромъ съ охоты, и разсказали намъ, что молодой музъ, загнанный ими въ маленькій прудъ, нырнулъ въ средину. Они до вечера стерегли его на берегу, кури табакъ; во все время не видали они ни малъйшаго движенія воды, ни другой какой либо примъты скрывшагося муза, и потерявъ надежду на успъхъ, нажонецъ возвратились.

«Нѣсколько минуть но ихъ прибытіи, явился одинокій охотникь съ свѣжею добычею. Онъ разсказаль, что звѣриный слѣдь привель его къ берегамь пруда, гдѣ нашель онъ слѣды двухъ человѣкь, повидимому, прибывшихъ туда съ музомъ почти въ одно время. Онъ заключиль, что музъбыль ими убить; сѣль на Серегь, и вскорѣ увм-

дълъ муза, приставшато тихо надъ неглубокою водою, и застръмилъ его въ пруду.

«Индайцы полагають, что музь животное самое осторожное, и что достать его весьма трудно. Онъ бдительные нежели дикій буйволь (bison, bos americanus) и Канадскій олень (karibon), и имъеть болье острое чутье. Онь быстрые лося, остороживе и хитрве дикой козы (l'antilope). Въ самую страшную бурю, когда вътеръ и громъ сливають свой продолжительный ревь сь безпрестаннымь шумомь проливнаго дождя, если сухой прутикъ хрустнетъ въ лесу подъ ногой или рукою человъческой, музъ уже слышить. Онъ не всегда убъгаеть, но перестаеть всть, и вслушивается во всв звуки. Если въ теченіе цвлаго часа человъкъ не произведетъ никакого шума, то музъ начинаеть всть опять, но ужь не забываеть звука, имъ услышаннаго, и на несколько часовъ осторожность его остается двятельные».

Легкость и неутомимость Индайцевъ въ пресавдованіи зварей почти неимоварны. Воть какь Теннеръ описываеть охоту за лосями.

«Холодная погода только что начиналась. Снътъ былъ еще не глубже одного фута, а мы уже чувствовали голодъ. Наиъ встрътилась толна лосей, и мы убили четырехъ въ одинъ день.

«Воть какъ Индейцы травять лосей. Спугнувъ съ мъста, они преследують ихъ ровнымъ шагомъ, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Испуганные звѣри сгоряча опережають ихъ на несколько миль; но Индвицы, следуя за ними все темь же шагомъ, наконець настигають ихъ; толна лосей, завидя ихъ, бъжить съ новымъ усиліемъ, и исчезаеть опять на часъ или на два. Охотники начинаютъ открывать ихъ скорве и скорве, и лоси все долве и долве остаются въ ихъ виду; наконецъ охотники ужъ пи на минуту не теряють ихъ изъ глазъ. Усталые лоси бъгутъ тихой рысью; вскоръ идутъ шагомъ. Тогда и охотники находятся почти въ совершенномъ изпеможеніи. Однако жъ они обыкновенно могуть еще дать залпь изъ ружей по стаду лосей; но выстрвлы придають звврямь новую силу, а охотники, ежели сныть не глубокъ, рыдко имыють духъ и возможность выстрелить более одного или двухъ разъ. Въ продолжительномъ бъгствъ лось не легко высвобождаеть копыто свое; въ глубокихъ спъгахъ его достигнуть легко. Есть Индъйцы, которые могуть пресладовать лосей по степи и безснъжной; но такихъ мало.»

Препятствін, нужды, встрѣчаеныя Индѣйцани въ сихъ предпріятіяхъ, превосходять все, что можно себѣ вообразить. Находясь въ безпрестанномъ движеніи, они не ѣдять по цѣлымъ суткамъ, и при-

муждены иногда, носле такого насильственнаго поста, довольствоваться вареной кожаной обувью. Проваливансь въ пропасти, покрытым сентомъ, переправляясь черезь бурныя раки на легкой древесной корв, они находятся въ ежеминутной онасности мотерять или жизнь или средства: къ ен поддержанию. Подпочивъ гнилое дерево, изъ коего добывають себь огонь, часто околивки замераають въ сивтовой степи. Самъ Темперъ жысколько разъ чувствоваль приближение лединой смерти. «Однажды рано утромъ» -- говорить онъ---«н погналь лося и пресабдоваль его до ночи; уже готовъ быль его достигнуть, но варугъ лишился и силь и надежды. Одежда ион, вопреки морозу, была вся мокра. Векорь она оледънъла. Мон суконныя митассы (порты) изорвались въ клочки во время быта сквозы кустарники. Я почувствоваль, что замерваю... Около полуночи достигь мъста, гдъ стояла наша хижина; ен уже тамъ не было: старуха перенесла ее на другое жесто.... Я пошель по савдамь моей семьи, и вскорв холодь сталь нечувствителень: мною овладьло усыпленіе, обыкновенный признакь предшествующей смерти. Я удвоиль усилія, и хотя быль въ соверименной памяти и понималь очень хорошо опасность своего положенія, но съ трудомъ могь удержать желаціе прилечь на землю. Наконець соверменно забылся, не знаю на-долго-ли, и очнувшись какь ото сна, увидель, что кружился на одномъ мъсть.

«Я сталь искать своихъ следовъ, и вдругъ вдали увидель огонь; но снова потеряль чувства. Если бы я уналь, то ужь никогда бы не всталь Я сталь одить кружиться на одновь ивсте; наконець достигь нашей хижины. Вопедь въ нее, и уналь, однако жь не лишился чувствъ. Какъ теперь вижу огонь, освещающій ярко нашу хижину, и ледь, ее покрывающій; какъ теперь слышу слова старухи: она говорила, что ждали мени задолго передь наступленіємь ночи, не полагая, чтобъ и такъ долго остался на охоть. . . Цельій місяць я не могь вытти: лице, руки и лишки были у меня сильно отморожены. . . . .

Нодвергаясь таковымъ трудамъ и опасностямъ, Индъйцы имъютъ цьлію заготовленіе бобровыхъ мъковъ, буйволовыхъ пожъ и прочаго, дабы продатъ и вымънять ихъ купцамъ Американскимъ. Но ръдко нолучаютъ они выгоду въ торговыхъ своихъ оборотахъ: купцы обыкновенно пользуются ихъ простотою и склонностію къ кръпкимъ надиткамъ. Вымънявъ часть товаровъ на ромъ и водку, бъдные Иидъйцы отдаютъ и остальные за безцънокъ; за продолжительнымъ нъянствомъ слъдуетъ голодъ и нищета, и несчастные дикари принуждены вскоръ опить обратиться къ скудной и бъдственной своей промышленности. Джонъ Теннеръ слъдующимъ образомъ описываетъ одну изъ этихъ оргій.

« Торгъ нашъ кончился. Старуха подарила купцу десять прекрасныхъ бобровыхъ маховъ. Взамапъ подарка обыкновенно получала она одно платье, серебряныя украшенія, знаки ея владычества, и бочку рому. Когда купець послаль за нею, чтобь вручить свой подарокъ, она такъ была пьяна, что не могла держаться на ногахъ. Я явился вивсто нея, и быль немножко навесель; нарядился въ ея платье, надъль на себя и серебряныя украшенія; потомъ взваливъ бочку на плечи, принесъ ее въ хижину. Туть я поставиль бочку наземь и прошибъ дно обухомъ. «Я не изъ тъхъ начальниковъ» — сказадъ и — «которые тинутъ ромъ изъ дырочки: пей кто хочеть и сколько хочеть!» — Старуха прибъжала съ тремя котлами, -- и въ пять минуть все было выпито. Я пьянствоваль съ Индейцами во второй разъ отроду; у меня спритань быль ромь; тайно ходиль я пить, и быль пьянь два дня сряду. Остатки пошель допивать съ племянникомъ старухи.... Онъ не быль еще пъянъ, но жена его лежала передъ огнемъ въ совершенномъ безчувствіи.....

«Мы свли пить. Въ это время Индвецъ, изъ племени Ожибуай, вошелъ шатансь, и повалился передъ

Tom VIII.

огнемъ. Ужъ было поздно; но весь таборъ шумель и пьянствоваль. Я съ товарищемъ вышель, чтобъ попировать съ теми, которые захотять насъ пригласить; не будучи еще очень пьяны, мы спрятали котель съ остальною водкою. Погулявъ насколько времени, им воротились. Жена товарища моего все еще лежала передъ огнемъ, но на ней уже не было ся серебряныхъ украшеній. Мы кинулись къ нашему котлу: котель исчезь; Индвець, оставленный нами передъ огнемъ, скрылся; и по многимъ причинамъ мы подозравали его въ этомъ воровствъ. Дошло до меня, что онъ сказывалъ, будто бы я его поилъ. На другой день пошелъ я въ его хижину и потребовалъ котла. Онъ веавлъ своей женъ принести его. Такимъ образомъ воръ сыскался, и брать мой получиль обратно серебряныя украшенія!!...» Оставляемь читателю судить, какое улучшение въ нравахъ дикарей приносить соприкосновеніе нивилизаціи! Это 🛵 🎉 👑 🐃

Легкомысленность, невоздержность, лукавство же жестокость—главные пороки дикихъ Американцевъ. Убійство между ними не почитается преступленіемъ; но родственники и друзья убитаго обыкновенно мстятъ за его смерть. Джонъ Теннеръ навлекъ на себя ненависть одного Индъйца, и ивсколько разъ подвергался его удару. «Ты давно могъ бы меня убить»—сказалъ ему однажды Тен-

неръ— «но ты не мужчина; у тебя нъть даже сердца женскаго, ни сивлости собачей. Никогда не прощу тебъ, что ты на меня замахнулся ножемъ, и не имълъ духа поразить». — Храбрость почитается между Индъйцами главною человъческою добродътелью: трусъ презираемъ у нихъ наравнъ съ лънивымъ или слабымъ охотникомъ. Иногда, если убійство произошло въ пъянствъ или ненарочно, родственники торжественно пронають душегубца. Теннеръ разсказываетъ любонытный случай.

«Молодой человъкъ, изъ племени Оттовауа, жившій у меня во время моей бользии, отлучился въ таборъ новоприбывшихъ Индайцевъ, которые въ то время пъянствовали. Въ полночь его привели къ намъ пъянаго. Одинъ изъ проводниковъ втолкнулъ его въ хижину, сказавъ: «Смотрите за нимъ: «молодой человъкъ напроказилъ.»

«Мы разложили огонь, и увидьли молодаго человька, стоящаго съ ножемъ въ рукв, всего окровавленнаго. Его не могли уложить; я приказаль сму лечь, и онъ повиновался. Я запретиль двлать разысканія и упоминать ему объ окровавленномъ ножь.

«Утромъ, вставъ отъ глубокаго сна, онъ ничего не помнилъ. Молодой человъкъ сказалъ намъ, что наканунъ, кажется, онъ напился пъянъ, что очень голоденъ и хочетъ готовить себь объдъ. Онъ изумился, когда я сказаль ему, что онь убиль человъка. Онъ зналъ только, что во время пьянства кричалъ, всномня объ отцъ своемъ, убитомъ ивкогда на томъ самомъ мъстъ бъльми людьми. Онъ очень опечалился, и тотчасъ побъжалъ взглянуть на того, кого заръзалъ. Несчастный былъ еще живъ. Мы узнали, что, когда быль онъ пораженъ, тогда лежалъ ньяный безъ памяти, и что самъ убійца въроятно не зналъ, кто была его жертва. Родственники не говорили ничего; но переводчикъ (Американскаго губернатора) сильно его упрекалъ.

«Ясно было, что раненый не могъ жить, и что последній чась его быль уже близокъ. Убійца возвратился къ намъ. Мы приготовили значительные подарки: кто даль оденло, кто кусокъ сукна, кто то, кто другое. Онъ унесь ихъ тотчась и положиль передъ раненымъ. Потомъ обратись къ родственникамъ, сказаль имъ: «Друзья мои, вы видите, что и убиль вашего брата; но и самъ не зналь, что делаль. Я не имълъ влаго намеренія: педавно приходиль онъ въ нашъ таборъ, и и съ нимъ виделся дружелюбно; но въ пьянстве и обезумель, и жизнь мои вамъ принадлежитъ. Я бъденъ, и живу у чужихъ; но они готовы отвести меня къ моему семейству, и прислали вамъ эти

подарки. Жизпь мол въ вашихъ рукахъ; нодарки нередъ вами: выбирайте, что хотите. Друзья мои жаловаться не станутъ».

«При сихъ словахъ онъ съль, наклонивъ годову и закрывъ глаза руками въ ожиданіи смертельнаго удара. Но старая мать убитаго вышла впередъ и сказала ему: «Пи и, ни дъти мон смерти твоей не хотятъ. Не отвъчаю за моего мужа: его здъсь нътъ; однако жъ подарки твои принимаю, и буду стараться отвратить отъ тебя мщеніе мужа. Это несчастіе случилось ненарочно. За что же твоя мать будетъ плакать, какъ и?»—

«На другой день молодой человькь умерь, и многіе изъ насъ помогли убійць вырыть могилу. Когда все было готово, губернаторъ подариль мертвецу богатыя одвяла, платья и прочее (что, по обычаю Индъйцевъ, должно было быть схоронено вмъсть съ тъломъ). Эти подарки положены были въ кучу на краю могилы. Но старуха, вмъсто того, чтобъ ихъ закопать, предложила молодымъ людямъ разыграть ихъ между собою.

«Разныя игры следовали одна за другою: стреляли въ цель, прыгали, боролись, и пр. Но лучній кусокъ сукна быль назначенъ наградою победителю за беть въ-запуски. Самъ убійца его выиграль. Старуха подозвала его, и сказала: «Молодой человекъ! Сынъ мой быль очень мнё дорогь;

боюсь, долго и часто буду его онлакивать; я была бы счастлива, если бы ты заступиль его ивсто, и любиль и охраняль меня подобно ему. Воюсь только моего мужа.»

Молодой человъкъ, благодарный за ен заступленіе, принялъ тотчасъ предложеніе. Онъ быль усыновлень, и родственники убитаго всегда обходились съ нимъ ласково и дружелюбно».

Не всъ ссоры и убійства кончаются такъ миролюбиво. Джонъ Теннеръ описаль одну ссору, гдъ ужасное и сившное страннымъ образомъ перемъшаны между собою.

«Брать ной Уа-ме-гонь-е-бью вошель въ шалашь, гдв молодой человекь биль одну старуху. Брать удержаль его за руку. Въ это самое время пьяный старикъ, по имени Та-бу-шишъ, вошель туда же, и, вероятно не разобравъ порядочно въ чемь дело, схватиль брата за волосы и откусиль ему нось. Народъ сбежался; произошло смятеніе. Многихъ изранили. Бегъ-уа-изъ, одинъ изъ старыхъ начальниковъ, бывшій всегда къ намъ благосклоненъ, прибежаль на шумъ, и почель своею обязанностію вмешаться въ дело. Между темъ брать мой, замётя свою потерю, подняль руки, не подымая глазъ, вцепился въ волоса первой поцавшейся ему головы, и разомъ откусиль ей посъ. Это быль носъ нашего друга, стараго Бегъуа-изъ! Утоливъ немного свое бъщенство, Уа-мегонъ-е-бью узналъ его, и закричалъ: «Дядя! это
ты!»—Бегъ-уа-изъ былъ человъкъ добрый и смирный; онъ зналъ, что братъ откусилъ ему носъ
совсъмъ неумышленно. Онъ нимало не осердился,
и сказалъ: «Я старъ: не долго будутъ смъяться
надъ потерею моего носа.»

«Съ своей стороны я быль въ сильномъ негодованія на старика, обезобразившаго брата моего.
Я вошель въ хижину къ Уа-ме-гонъ-е-бью и сѣль
подлѣ него. Онъ весь быль окровавлень; нѣсколько
времени молчаль, и когда заговориль, я увидѣль,
что онъ быль въ полномъ своемъ разсудкѣ. «Завтра» — сказаль онъ — «я буду плакать съ моими
«дѣтъми; послѣ завтра пойду къ Та-бу-шишу (врагу
«своему), и мы оба умремъ: я не хочу жить, чтобъ
«быть вѣчно посмѣшищемъ.» Я обѣщался ему помочь въ его предпріятіи и приготовился къ дѣлу.
Но проспавшись и проплакавъ цѣлый день съ
своими дѣтьми, онъ оставиль свои злобныя намѣренія, и рѣшился какъ-нибудь обойтися безъ носу
также какъ и Бегь-уа-изъ.

«Несколько дней спустя, Та-бу-шишъ опасно ванемогъ горячкою. Онъ ужасно похудель, и, казалось, умираль. Наконецъ прислаль онъ къ Уа-мегонъ-е-бью два котла и другіе значительные подарки, и вельлъ ему сказать: «Другъ мой, и тебя

«обезобразиль, а ты наслаль на меня бользнь. Я «много страдаль, а коли умру, то дьти мои бу-«дуть страдать еще болье. Посылаю тебь по-«дарки, дабы ты оставиль мнь жизнь....» Уа-ме-«гонь-е-бью отвычаль ему черезъ посланнаго: «Не и наслаль на тебя бользнь; вылечить тебя не могу, подарковъ твоихъ не хочу.» Та-бу-шишь томился около мъсяща; волоса у него выльзли; потомъ онь началь выздоравливать, и мы всь пошли въ степи по разнымъ направленіямъ, удаляясь одинъ отъ другаго какъ можно болье.....

«Однажды мы расположились таборомъ близъ деревушки, въ которую переселился Та-бу-шишь, и готовы были уже снова выступить, какъ вдругь увидели его. Онъ быль весь голый, расписань и украшенъ какъ для битвы, и держалъ въ рукахъ оружіе. Онъ медленно къ намъ приближался, м казался глубоко раздраженнымъ. Но никто изъ насъ не поняль его намъренія до самой той минуты, какъ онъ уставиль дуло своего ружья въ спину моему брату. «Другъ мой» — сказалъ онъ ему-- «мы довольно пожили; мы довольно другь **ч**руга помучили. Тебя просили отъ моего имени «довольствоваться темь, что уже я вытериваь; «ты не согласился; черезъ тебя я все еще стра-«даю; жизнь мнв несносна: намъ должно вместв »умереть.» — Два молодые Индейца, видя его намъреніе, тотчасъ натанули свои луки, и припълились въ него стрълами; но Та-бу-шишъ не обратилъ на нихъ никакаго вниманія. Уа-ме-гонъ-е-бью испугался, и не смълъ приподнять голову. Та-бушишъ готовъ былъ биться съ нимъ на смерть; но онъ не принялъ вызова. Съ той поры я вовсе пересталъ его уважать: послъдній Индвецъ быль храбръе и великодушнъе его.

Если частныя распри Индейцевъ жестоки и кровопролитны, то войны ихъ, за то, вовсе не губительны, и ограничиваются по большей части утомительными походами. Начальники не пользуются инкакою властію, а дикари не знають, что такое повиновеніе воинское. Они, наскуча походомъ, оставляють войско одинь за другимъ, и возвращаются каждый въ свою жижину, не успъвъ увидъть непріятеля. Старишны упрямятся нъсколько времени; но, оставшись одни безъ воиновъ, слъдують общему примъру, и война кончается безо всякаго послъдствія.

Джонъ Теннеръ разсказываетъ съ видимымъ удовольствіемъ одинъ изъ своихъ военныхъ подвиговъ, который немного походитъ на воровство, но тѣмъ пеменъе доказываетъ его предпріимчивость и неустрашимость. Какіе-то Индъйцы похитили у него лошадь. Онъ отправился съ намъреніемъ, или отыскать ее, или замънить. Посьщая Индъйскія селенія, въ одномъ изъ нихъ не встретиль онъ никакого гостеприиства. Это его оскорбило, и заметивъ добрую лошадь, принадлежавшую старшинь, онъ изъ мести решился присвоить ее себе.

«У меня подъ одіваломъ» — говориль онъ — «спрятань быль арканъ.» Я искусно набросиль его на шею лошади — и не поскакаль, а полетіль. Когда лошадь начала задыхаться, я остановился, чтобъ оглянуться: хижины негостепрівиной деревни были едва видны и казались маленькими точками на далекой долинь....

«Туть я подумаль, что нехорошо поступаю, похищая любиную лошадь человъка, не сдълавшаго мив никакаго зла, хотя и отказавшаго мив въ должномъ гостепріниствв. Я соскочиль съ лошади и пустиль ее на волю. Но въ ту же иннуту увидьль толиу Индейцевь скачущихь, изъ-за возвышенія. Я едва успыль убіжать вь ближній орвшинкъ. Они искали меня ивсколько времени по разнымъ направленіямъ, а я между тімь спрятался съ большей осторожностію. Они разсыялись. Многіе прошли близехонько отъ меня; но я быль такъ хорошо спрятанъ, что могъ безопасно наблюдать за всеми ихъ движеніями. Одинь молодой человъкъ раздълся до нага, какъ для сраженія, запъль свою боевую пъснь, бросиль ружье, и съ простою дубиною въ рукахъ пошель прямо къ меня шагахъ въ двадцати. Курокъ у ружья моего былъ взведенъ, и я цълилъ въ сердце . . . Но онъ воротился. Онъ конечно не видалъ меня; но мыслъ находиться подъ надзоромъ невидимаго врага, вооруженнаго ружьемъ, въроятно поколебала его. Меня искали до ночи, и тогда лошадъ уведена была обратно.

«Я тотчась пустился въ обратный путь, радуясь, что избавился отъ такой опасности; шель день и ночь, и на третьи сутки прибыль къ рѣкѣ Маузъ. Купцы тамошней конторы пѣняли, что и упустиль изъ рукъ похищенную мною лошадь, и сказали, что дали бы за нее хорошую цѣну.

«Въ двадцати миляхъ отъ этой конторы жиль одинь изъ моихъ друвей, по имени Бе-на. Я просиль его освъдомиться о моей лошади и объ ен похититель. Бе-на впустиль меня въ шалашъ, гдъ жили двъ старухи, и сквозь щелку указаль на ту хижину, гдъ жиль Ба-гисъ-кунъ-нунгъ съ четырьия своими сыновьями. Лошади ихъ паслись около хижины. Бе-на указаль на прекраснаго чернаго кони, вымъпеннаго ими на мою лошадь.... Я тотчасъ отправился къ Ба-гисъ-кунъ-нунгу, и сказаль ему: «Миъ нужна лошадь»—У меня нътъ лишней лошади.—«Такъ и жъ одну уведу».— А и теби убъю. —Мы разстались. Я приготовился къ

утру отправиться въ путь. Бе-на даль мнь буйволочную кожу вмъсто съдла, а старуха продала мнь ремень, взамънъ аркана, мною оставленнаго на шев лошади Индъйскаго старшины. Рано утромъ вошель я въ хижину Бе-на, еще спавшаго, и нокрылъ его тихонько совершенно новыиъ одъяломъ, мнъ принадлежавшимъ. Потомъ пошелъ далъе.

«Приближаясь къ хижинъ Ва-гисъ-кунъ-нунга, увидълъ я старшаго его сына, сидящаго на поро-гъ.... Замътивъ меня, онъ закричалъ изо всей мо-чи..... Вся деревня пришла въ смятеніе.... Народъ собрался около меня.....Никто, казалось, не хотълъ мъшаться въ это дъло. Одно семейство моего обидчика изъявляло явную непріязнь....

«Я такъ быль взволновань, что не чувствоваль нодь собою земли; кажется, однако, я не быль испугань. Набросивь петлю на черную лошадь, я все еще не садился верхомь, потому-что это движеніе лишило бы меня на минуту возможности защищаться,—я можно было бы напасть на меня сь-тыла. Подумавь однако, что видь мальйнией нервшительности быль бы для меня чрезвычайно невыгоднымь, я хотвль вскочить на лошадь; но сдвлаль слишкомъ большое усиліе, перепрыгнуль черезь лошадь, и растянулся на той сторонь, съ ружьемь вь одной рукв, съ лукомь и стрвлами

въ другой. Я всталь посившно, отлядываясь кругомъ, дабы надзирать надъ движеніями моихъ непріятелей. Всв хохотали во все горло, кромв семьи Ба-гисъ-кунъ-нунга. Это ободрило меня, и я свлъ верхомъ съ большей рышимостію. Я видъль, что, ежели бы въ самомъ двлв хотвли на меня напасть, то воспользовались бы минутою моего паденія. Къ тому же веселый хохотъ Индвицевъ доказываль, что предпріятіе мое вовсе ихъ не оскорбляло,

Джонъ Теннеръ отбился отъ погони, и остался спокойнымъ владътелемъ геройски похищеннаго коня.

Онъ иногда выдаетъ себя за человъка недоступнаго предразсудкамъ; но поминутно обличаетъ свое Индъйское суевъріе. Теннеръ въритъ снамъ и предсказаніямъ старухъ: тъ и другія для него всегда сбываются. Когда голоденъ, ему снятся жирные медвъди, вкусныя рыбы, и черезъ нъсколько времени въ самомъ дълв удастся ему застрълить дикую козу или пойматъ осетра. Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ ему всегда является во снъ какой-то молодой человъкъ, который даетъ добрый совътъ или ободряетъ его. Теннеръ поэтически описываетъ одно видъніе, которое имъль онъ въ пустынъ на берегу Малаго Сасъ-Кау.

«На берегу этой ръки есть мъсто, нарочно созданное для Индъйскаго табора: прекрасная пристань, маленькая долина, густой лість, прислоненный къ холму.....Но это місто напоминаєть ужасное происшествіе: здісь совершилось братоубійство, злодіяніе столь неслыханное, что самое місто почитаєтся проклятымь. Ни одинь Индієць не причалить челнока своего къ долині «Двухь Убитыхь»; никто не осмілится тамъ ночевать. Преданіе гласить, что нікогда въ Индійскомъ таборі, здісь остановившемся, два брата (миівшіе сокола своямь томемом» поссорились между собою, и одинь изъ нихъ убиль другаго. Свидітели такъ были поражены симъ ужаснымъ злодійствомь, что туть же умертвили братоубійцу. Оба брата похоронены вмість.

«Приближансь из сему мізсту, я много думаль о двухь братьяхь, имізвшихь одинь со мною тотель, и которыхь почиталь я родственниками матери моей (Неть-но-куа). Я слыхаль, что когда располагались на ихь могилі (что нізсколько разы и случалось), они выходили изь-подъ земли и возобновляли ссору и убійство. По крайней мізрі достовірно, что они безпокоили посітителей и мізшали имъ спать. Любопытство мое было встревожено. Мий хотівлось разсказать Индійцамъ не

<sup>\*</sup> Родъ герба. Сололе быль также тотемоме ж Д. Теннера.

только, что я останавливался въ этомъ страшномъ мъсть, но что еще тамъ и ночевалъ.

Солнце садилось, когда и туда прибыль. Я вытащиль свой челнокь на берегь, разложиль огонь, и отужинавь, заснуль.

«Прошло несколько минуть, и и увидель обожхъ мертвецовъ, встающихъ изъ могилы. Они пришли и съли у огня прямо передо мною. Глаза ихъ были неподвижно устремлены на меня. Они не улыбнулись и не сказали ни слова. Я проснулся. Ночь была темная и бурная. Я никого не видълъ, не услышалъ ни одного звука, кромъ шума шатающихся деревъ. Въроятно я заснулъ опять, ибо мертвецы опять явились. Они, кажется, стоили внизу, на берегу раки, потому-что головы ихъ были наравив съ землею, на которой разложиль я огонь. Глаза ихъ все были устремлены на меня. Вскоръ они встали опять одинъ за другинъ, и съли снова противъ меня. Но тутъ уже они смъялись, били меня тросточками и мучили различнымъ образомъ. Я хотвлъ имъ сказать слово, но не стало голосу; пробоваль бъжать: ноги не двигались. Цвлую ночь я волновался и быль въ безпрестанномъ страхъ. Одинъ изъ нихъ сказаль инв, между прочимь, чтобь я взглянуль на подошву ближняго холма. Я увидель связанную лошадь, глядевшую на меня. «Воть тебе, брать»

— сказалъ мив жеби — «лошадь на завтрашній путь. Когда ты повдешь домой, тебв можно будеть взять ее снова, а ср нами провести еще одну ночь».

«Наконецъ разсвъло, и я съ большимъ удовольствіемь замітиль, что эти страшныя провидінія исчезли съ ночнымъ мракомъ. Но, пробывъ долго между Индейцами, и зная множество примеровъ тому, что сны часто сбываются, я сталь не-нашутку помышлять о лошади, данной мив мертвецомъ; пошелъ къ холму, и увидель конскіе следы и другія примьты, а въ нькоторомь разстоянів нашель и лошадь, которую тотчась узналь: она принадлежала купцу, съ которымъ имълъ я дъло. Дорога сухимъ путемъ была нъсколькими милями короче пути водянаго. Я бросиль челнокъ, навысчиль лошадь, и отправился къ конторв, куда на другой день и прибыль. Въ последствіи времени я всегда старался миновать могилу обоихъ братьевъ; а разсказъ о моемъ видъніи и страданіяхъ ночныхъ увеличилъ въ Индейцахъ суеверный ихъ ужасъ.»

Джонъ Теннеръ былъ дважды женатъ. Описаніе первой его любви имъетъ въ его «Запискахъ» какую-то дикую прелесть. Красавица его носила

<sup>•</sup> Мертвепъ.

ния, имавшее очень поэтическое значеніе, но которое съ прудомъ помастилось бы въ элегіи: она звалась Мисъ-куа-бунъ-о-куа, что по Индайски значить заря.

«Однажды вечеромь» — говорить Теннерь — «сиди передъ нашей хижиной, увидьмь я молодую дъвущку. Она, гуляя, курила табакъ, и изръдка на мени носматривала; наконецъ подошла ко миъ и предложила миъ курить изъ своей трубки. Я отвъчалъ, что не курю. «Ты отъ того» — сказала она — «отказываешься, что не кочень коснуться моей трубки». Я взялъ трубку изъ ея рукъ, и покурилъ немного — въ самомъ дълъ въ нервый разъ отъ роду. Она со мною разговорилась, и понравилась миъ. Съ той поры мы часто видались, и я къ ней привизался.

«Вкому въ вти подробности, потому что у Индаймевъ такимъ образомъ не знакомятся. У нихъ обыкновенио молодой человакъ женится на давушка вовсе ему мезнакомой. Они видались; можетъ бытъ, взглянули другъ на друга; но вароятно никогда между собою не говорили; свадьба рашена стариками, и радко молодая чета противится вола родительской. Оба знаютъ, что, если союзъ сей будетъ непріятень одному изъ двухъ, или обоинъ вмасть, то легко будетъ его расторгнуть.

Toms I'III.

19

«Разговоры иои съ Мисъ-куа-бунъ-о-куа вскоръ надълали много шуму въ нашемъ селеніи. Однажды старый Очукъ-ку-конъ вошелъ ко инъ въ хижину, держа за руку одну изъ многочисленныхъ своихъ внучекъ. Онъ, судя но слухамъ, полагалъ, что я хотълъ жениться. «Вотъ тебъ»—сказалъ онъ моей матери — «самая добран и самая прекрасная изъ монхъ внучекъ: я отдаю ее твоему сыну». Съ этимъ словомъ онъ ушелъ, оставя ее у насъ въ хижинъ. . . . .

«Мать моя всегда любила молодую дъвушку, которая считалась красавицей. Однако жъ старуха смутилась, и сказала мив наединь: «Сынъ, дъвушка прекрасна и добра; но не бери ее за себя: она больна и черезъ годъ умретъ. Тебъ нужна жена сильная и здоровая, и такъ предложимъ ей хорошій подарокъ, и отошлемъ ее къ родителямъ». Дъвушка возвратилась съ богатыми подарками, а черезъ годъ предсказаніе старухи сбылось.

«Съ каждымъ днемъ любовь наша усиливалась. Мать моя, въроятно, не осуждала нашей склонности. Я ничего ей не говорилъ; но она знала все, и вскоръ я въ томъ удостовърился. Однажды, проведши въ первый разъ большую часть ночи съ моей любовницей, я воротился поздно, и заснулъ. На заръ старуха разбудила меня, ударивъ прутомъ по голымъ ногамъ.

«Вставай» — сказала она — «вставай, молодой женихъ, ступай на охоту. Жена твоя будетъ тебя болье почитать, когда рано воротишься къ ней съ добычей, нежели когда станешь величаться, гуляя по селенію въ отсутствіе ловцевъ.» Я молча взяль ружье и вышель. Въ полдень воротился, неся на плечахъ жирнаго муза, мною застръленнаго, и сбросиль его къ ногамъ матери, сказавъ ей грубымъ голосомъ: «Вотъ тебъ, старуха, что ты сегодня утромъ отъ меня требовала.» была очень довольна и похвалила меня. Изъ того я заключиль, что связь моя съ молодой дввушкой не была ей противна, и очень быль тому радъ. Многіе изъ Индъйцевъ чуждаются своихъ старыхъ родителей; но хотя Нетъ-но-куа была уже дряхла и немощна, я сохраняль къ ней прежнее, безусловное почтеніе.

«Я съ жаромъ предавался охотв, и почти всегда возвращался рано, или по-крайней-мърв засвътло, обремененный добычею. Я тщательно наряжался, и разгуливалъ по селенію, играя на Индъйской свиръли, называемой пи-бе-гвунъ. Въ теченіе ив-котораго времени Мисъ-куа-бунъ-о-куа притворно отвергала меня. Я сталъ охладъвать; тогда она забыла все притворство... Съ моей стороны желаніе привести жену къ намъ въ хижину уменьшилось. Я хотълъ прервать съ нею всякія сно-

шенія. Увидя явное равиодушіє, она хотіла тронуть мит сердце то слезами, то упреками; но я ничего не говориль объ ней старухт, и съ каждымъ днемъ охлажденіе мое становилось сильніве.

«Около того времени мнв попадобилось побывать на Красной-Рвкв, и я отправился съ однимъ Индвицемъ, у котораго была сильная и легкая лошадь. Намъ предстояла дорога на семьдесять миль. Мы по-очереди вхали верхомъ, а пвшій между тымь быжаль, держа лошадь за хвость. Мы были въ дорогь одни сутки. На возвратномъ пути я быль одинъ, и инель пышкомъ. Темнота ночи и усталость заставили меня почевать въ десяти инляхъ отъ нашей хижины.

«Пришедъ домой на другой день, и увидъль Мисъ-куа-бунъ-о-куа сидищую на моемъ мъстъ. Я остановился у дверей въ недоумвніи. Она потупила голову. Старуха сказала мив съ видомъ сердитымь: «Что же? развъ оборотишься ты синною къ нашей хижинь, и обезчестишь эту бъдную дъвумку, которой ты не стоишь? Все, что случилось между вами, сдълалось по твоей же воль, не съ моего и не съ ел согласія. Ты самъ за нею бъталъ новсюду! а теперь неужто прогониць ее, какъ будто она на тебя навизалась?»... Укоривны матери казались мив не совсьяв несправедливы.

Я вошель и съль подль дъвушки . . . Такимъ образомъ мы стали мужъ и жена. « —

Джонъ Теннеръ оставилъ свою жену, и взялъ другую, отъ которой имвлъ троихъ двтей. Вопреки своей долговременной привычкв и страстной любви къ жизни охотничей, жизни трудовъ, онасностей и восхищеній, непонятныхъ и неизъмснимыхъ, одичалый Американецъ всегда помышлялъ о возвращеніи въ нвдра семейства, отъ котораго такъ долго былъ насильственно отторгнутъ. Наконецъ рвшился исполнить давнишнее свое намвреніе, и отправился къ берегамь Бигъ - Міами, къ ивсту пребыванія прежняго своего семейства.

Пришедъ въ одно изъ тамошнихъ поселеній, встрітиль онъ стараго Индійца, и узналъ въ немъ молодаго дикаря, нізкогда его похитившаго. Они дружески обнялись. Теннеръ узналь отъ него о смерти старика, такъ страшно съ нимъ познакомившагося. Индівецъ разсказалъ ему подробности его похищенія, о которыхъ Теннеръ иміль только смутное понятіє. На вопросъ его: правда ли, что старый Теннеръ и все его семейство учинились жертвою Индійцевъ, какъ нізкогда Манитоогезикъ увіряль маленькаго своего плінника? Индівецъ отвіталь, что старикъ солгаль, и разсказаль ему слідующее:

«Годъ спустя послв похищенія Джона Теннера, Монито-о-гезикъ воротился къ тому мъсту, гдъ совершиль первое свое предпріятіе. Туть съ утра до полудня онъ подстерегаль стараго Теннера и его работниковъ. Они всв вмъсть вощаи въ домъ; въ поль остался только старшій сынъ, пахавшій землю сохою, запряженною лошадьми. Индайцы на него бросились; лошади дернули; брать Джона Теннера запутался въ веревкахъ, упалъ, и былъ схваченъ. Лошадей убили стрвлами. Индвицы утащили молодаго Теннера въ лѣса, переправясь до ночи черезъ Оіо. Плівника привязали къ дереву веревками; но онъ успаль перегрызть узель, высвободиль руку, вынуль ножичекь изъ кармана перервзаль свои узы, тотчась побъжаль кь рыкь и бросился вплавь. Индейцы, услышавъ шунъ, проснулись, погнались-было за нимъ; но ночь была темна, и онъ успълъ убъжать, оставя имъ на память свою шляпу.»

Отецъ Теннера умеръ тому лѣтъ десять, оставя имѣніе свое старшему сыну, и не позабывъ въ своей духовной того, чья участь была ему неизвѣстна.

Наконець Джонъ Теннеръ увидъль свою семью, которая приняла его съ великою радостію. Братъ его обняль съ восторгомъ, обръзаль ему волосы, и употребилъ всевозможныя старанія, дабы удержать его у себя дома. Одичалый Американець, съ своей стороны, зваль его къ себь, къ Лъсному Озеру, выхваляя ему черезъ переводчика дикую жизнь и раздолье степей. Братья его были женаты; сестра Люси имъла десять человъкъ дътей. Наконецъ просъбы родныхъ на него подъйствовали: онъ ръшился оставить Индъйцевъ и съ своими дътьми переселиться въ общество, которому принадлежалъ по праву рожденія.

Но приключенія Теннера тімь еще не кончились. Судьба назначала ему еще новыя испытанія. Возвратясь къ дикимъ своимъ знакомцамъ и объявивъ имъ о своемъ наміреніи, онъ возбудиль сильное негодованіе. Индійцы не соглашались выдать ему дітей. Жена отказывалась слідовать за нимъ къ людямъ чуждымъ и ненавистнымъ. Власти Американскія принуждены были вмізшаться въ семейственныя діла Джона Теннера. Угрозой и ласкою уговорили Индійцевь отпустить его домой со всімъ семействомъ. Онъ еще въ послідній разь отправился съ родными къ Красной-Ріків на охоту за буйволами, прощансь навсегда съ дикой жизнію, имівьшей для него столько прелести. Возвратясь, онъ сталь готовиться въ дорогу.

Индъйцы простились съ нимъ дружелюбно. Сынъ его не вахотълъ за нимъ слъдовать, и остался вольнымъ дикаремъ. Теннеръ отправился съ двумя

дочерьми и съ ихъ матерью, которая не хотыа съ ними разстаться. Послушаемъ, какъ Текнеръ описываетъ свое последнее путешествие.

«Въ обратномъ пути и предпочелъ вкать но Недоброй-Ръкъ, что должно было сократить дорогу на нъсколько миль. Близъ устьи ръки Осетра въ то времи стоялъ таборъ или деревни изъ шести или семи хижинъ. Тутъ находился молодой человъкъ, по имени Омъ-чу-гвутъ-онъ. Онъ былъ высъченъ, по приказанію Американскаго начальства, за настоящую или мнимую вину, и глубоко за то злобствовалъ. Узнавъ о моемъ провздъ, онъ прівхалъ ко инъ на своемъ челночкъ.

«Довольно страннымъ образомъ сталъ онъ искатъ разговора со иною, и вздумалъ увърятъ, что искатъ ду нами существовали сношенія семсйственныя; ночевалъ съ нами вивств, и утромъ мы съ нимъ отправились въ одно время. Причаля къ берегу, и примътилъ, что онъ искалъ случая встрътитьси въ лѣсу съ одною изъ моихъ дочерей, которая тотчасъ воротилась, немного встревоженная. Матъ ел также иѣсколько разъ въ теченіе дин имѣла съ нею тайные разговоры; но дѣвочка все была печальна и нѣсколько разъ вскрикивала.

«Къ ночи, когда расположились вы ночевать, молодой человъкъ тотчасъ удалился. Я притворно занямался своими распоряженіями, а между тъмъ не выпускаль его изъ виду; — вдругъ приблиаился къ нему, и увидъль его посреди всего снаряда охотничьяго. Онъ обнатываль около пули оленью жилу, длиною около пяти вершковъ. Я сказаль ему: «Брать мой» (такъ называль онъ иени самъ) «если у тебя недостаеть нороху, пуль или креиней, то возьми у иеня, сколько тебъ понадобится.» Онъ отвъчаль, что ни въ чемъ не нуждается, а я воротился къ себъ на ночлегъ.

«Нъсколько времени я его не видалъ. Вдругъ явился онъ въ нарядъ и укращеніяхъ воина, идущаго въ сраженіе. Въ первую половину ночи онъ надзиралъ за всъми моими движеніями съ удивительнымъ вниманіемъ; подозрѣнія мои, уже и безъ того сильно возбужденныя, увеличились еще болье. Однако жъ онъ продолжалъ со мною разговаривать много и дружелюбно, и попросилъ у меня ножикъ, чтобы наръзать табаку; но вмъсто того, чтобъ возвратить его, сунулъ себѣ за поясъ. Я полагалъ, что онъ отдастъ мнъ его поутру.

«Я дегъ въ обыкновенный часъ, не желая показать ему свои подозрвнія. Палатки у меня не было, и я лежаль подъ крашеной холстиной. Растинувшись на земль, я выбраль такое положеніе, что могь видьть каждое его движеніе. Настала грова. Онъ, казалось, сталь еще болье безпокоень и нетерпъливъ. При первыхъ дождевыхъ капляхь я предложиль ему раздѣлять со мною пріють. Онь согласился. Дождь шель сильно; огонь нашь быль залить; скоро потоить мустики (родъ комаровъ) напали на насъ. Онъ онять разложиль огонь и сталь обмахивать меня въткою.

Я чувствоваль, что мнь не должно было засыпать; но усыпленіе начинало овладьвать иною. Вдругь разразилась новая гроза сильные первой. Я оставался какъ усыпленный, не открывая глазь, не шевелясь и не теряя изъ виду молодаго человыка. Однажды сильный ударъ грома, казалось, смутиль его. Я увидыль, что онь бросаль въ огонь немного табаку въ видь приношенія. Въ другой разь, когда сонь, казалось, совершенно мною овладываль, я увидыль, что онь стерегь меня, какъ кошка, готовая броситься на свою жертву; однакожь я все противился дремоть.

Поутру онъ съ нами отзавтракаль, какъ обыкновенно, и ушель впередъ прежде, нежели усивлъ и собраться. Дочь моя, съ которой разговариваль онъ въ лѣсу, казалась еще болѣе испуганною, и долго не хотѣла войти въ челнокъ; мать уговаривала ее, и старалась скрыть отъ меня ея смятеніе. Наконецъ мы поѣхали. Молодой человѣкъ плыль у берега, не въ дальнемъ отъ насъ разстояніи, до десяти часовъ утра. Тогда при довольно опасномъ и быстромъ поворотъ, откуда взору открывалось далекое пространство, и онъ и челжокъ его исчезли, что очень меня удивило.

«На семъ мъстъ ръка имъстъ до 80 вержей ширины, а въ десяти — отъ поворота, о которомъ я упоминалъ — находится маленькій, утесистый островъ. Я былъ раздътъ и съ усиліемъ правилъ челнокомъ противъ бурнаго теченія (что заставляло меня жаться какъ можно ближе къ берегу), какъ вдругъ вблизи раздался ружейный выстрълъ; пуля просвистала надъ моей головою. Я почувствовалъ какъ-бы ударъ по боку. Весло выпало у меня изъ мравой руки, которая сама повисла. Дымъ выстръла затемнялъ кусты; но со втораго взгляда я узналъ убъгающаго Омъ - чу - гвутъ - она.

«Дочери мои закричали. Я обратиль вниманіе на челнокь: онь быль весь окровавлень. Я старался лівою рукою направить его на берегь, чтобы преслідовать молодаго человіка; но теченіе было слишкомь сильно для меня: оно принесло нась на утесистый островокь. Я ступиль на него, и вытащивь лівою рукою челнокь на камень, попробоваль зарядить ружье; но не успіль того сділать и упаль безь чувствь. Очнувшись, я увиділь, что быль одинь на острову. Челнокь сь моими дочерьми исчезаль вдали, возвращаясь вспять по теченію. Я снова лишился чувствь; но наконець прищель въ себя.

«Полагая, что мой убійца надапраль за мисю изь какого нибудь скрытаго міста, я осмотріль свои раны. Правая рука была въ очень худомъ состояніи: пуля, вошедшая въ бокъ близь легкаго, осталась во мив. Я отчаялся въ жизни, и сталь иликать Омъ-чу-гвуть-она, прося его прекратить мив и жизнь и мученія: «Ты убиль меня» — кричаль я — «но котя я и смертельно раненъ, однако боюсь прожить нісколько дней. Приди же, если ты мужь, и выстріли въ меня еще разъ.» Зваль его нісколько разь, но не получиль отвіта.

«Я быль почти голь: въ минуту какъ мени ранили, на мив, кромв порть, была одна рубашка, и та вся разорванная во время усилій при плаваніш. Я лежаль на голомь утесь, на знов льтняго дня; земляныя и черныя мухи кусали меня; въ будущемъ видъль я лишь медленную смерть. Но по захожденіи солнца сила и падежда возвратились; я доплыль до того берега. Вышедь изъ воды, могь стать на ноги, и испустиль крикъ бранный, называемый сассакуи, въ знакъ радости вызова. Но потеря крови и усилія во время плаванія снова лишили меня чувствь.

«Пришедъ въ себя, я спрятался близъ берега, чтобъ наблюдать за мониъ врагомъ. Вскоръ увидълъ я Омъ-чу-гвутъ-она, выходящаго изъ своей западни; онъ пустилъ въ воду свой челнокъ, поплыль внизь по ракв, и прошель близехонько оть меня. Мив сильно хотвлось кинуться на него, чтобъ схватить и задавить его въ водв; но я не понадвялся на свои силы, и такимъ образомъ пропустиль его, не открываясь.

«Вскорв пламеннам жажда начала менн мучить. Берега рвки были круты и каменисты. Я не могь лежа напиться отъ раненой руки, на которую не въ силахъ быль опереться. Надлежало войти въ воду по самыя губы. Вечеръ свъжълъ болье и болье, и силы мои виъстъ съ тъмъ возобновлялись. Кровь, казалось, лилась свободнье; и занился своею раною. Не смотря на опухоль илса, и постаралси соединить раздробленныя косточки; сперва разорваль на бинты остатокъ своей рубанки, потомъ зубами и львой рукою сталъ ихъ обвивать около руки, сначала слабо, а потомъ все туже, туже, пока наконецъ успълъ ее порядочно перевязать. Вмъсто лубковъ привязаль и прутики, и повъсилъ руку на веревочку, накинутую на шею.

«Посль того взяль корку съ дерева, похожаго на вишневое, и разжевавь ее, приложиль къ моимъ ранамъ, надъясь тъмъ остановить теченіе 
крови. Кусты, отдълявшіе меня отъ ръки, были 
всь окровавлены. Настала почь. Я выбраль для 
почлега минстое мъсто. Пень служиль миь изголовьемъ. Я не котъль удалиться отъ берега,

дабы наблюдать надо всемь, что случится, и дабы въ случае жажды иметь возможность ее утолить. Я зналь, что лодка, принадлежащая купцамь, должна была около того времени проехать въ этомъ самомъ мёсте; отъ нихъ-то я ждаль помощи. Индейскихъ хижинъ не было ближе техъ, откуда къ намъ присоединился Омъ-чу-гвутъ-онъ, и я имель причину думать, что кроме его, дочерей моихъ и жены, никого кругомъ не было.

«Простертый на земль, и сталь молиться Великому Духу, проси его сжалиться надо мною и ниспослать помощь въ часъ скорби. Оканчивая модитвы, замътиль я, что мустики, которые роемъ обленили голое тело ное, унножая страданія, стали отлетать, покружились надо мною, и наконець исчезли. Я не приписаль этого непосредственному дъйствію Великаго Дука: вечеръ становился хододнымъ, и савдовательно это было вліяніе воздуха. Я быль однакожь увърень, какъ и всегда, во время бъдствій и опасности, что владыко дней моихъ невидимо находился близъ меня, мощно мнь покровительствуя. Я спаль тихо и спокойно; но часто просыпался, и всякой разъ помниль, просыпаясь, что снилась мив лодка съ бълыми людьми.

«Около полуночи услышаль и на той сторонъ ръки женскіе голоса, и мнъ показались они голоеами моихъ дочерей. Я подумалъ, что Омъ-чугвуть-онь открыль место, куда оне скрылись, и какъ-нибудь ихъ обижаль, потому что крики ихъ Крики Јешпо изъявляли страданіе. Но я не инвль силы встать и итти къ нимъ на помощь.

«На другой день, прежде десяти часовъ утра, услышаль я по рыкь человыческіе голоса, и увидълъ лодку, наполненную бълыми людьми, подобную той, которую видьль во снв. Эти люди выпили на берегъ, не въ дальнемъ разстоянии отъ ивста, гдв и лежаль, и стали готовить завтракь. Я узналъ лодку г. Стюарта, Рудзонскаго купца, котораго ждали около того времени. Полагая, что ноявленіе мое произведеть надъ ними впечатльніе непріятное, я дождался конца ихъ завтрака.

«Когда приготовились они къ отплытію, я вошелъ въ бродъ, дабы обратить на себя ихъвниманіе. Увидя меня, Французы перестали грести, и всв устремили на меня взоръ съ видомъ сомивнін и ужаса. Теченіе быстро ихъ уносило, и зовъ мой, произнесенный на Индейскомъ языкъ, не производилъ никакаго дъйствія. Наконецъ я сталь звать г. Стюарта по имени, и вспомнивъ нъсколько Англійскихъ словъ, умоляль путешественниковъ воротиться за мною. Въ одну минуту весла опустились, и лодка подъвкала такъ близко, что я могь въ нее войти.

«Никто не узналь меня, коти гг. Стюарть и Гранть были мнв очень знакомы. Я быль весь окровавлень, и ввроятно страданія очень меня перемвили. Меня осыпали вопросами. Вскорв узнали, кто и таковь и что со мною случилось. Приготовили мнв постелю вы лодкв. Я умоляль купцевь вхать за монии двтыми вь то направленіе, откуда слышались ихъ крики, и боялся найти ихъ умерщвленными. Но всв розысканія были тщетны....

«Узнавъ объ имени моего убійцы, купцы рѣшились тотчась отправиться вь деревню, гав жиль Опь-чу-гвуть-онь, и объщались убить его на мъсть, если успъють его ноймать. Меня спрятали на самое дно лодки. Когда причалили мы къ хижинамъ, старикъ вышель къ намъ навстръчу справивая: «Что новаго?» — Все хорошо отвъчаль г. Стюартъ — другой новости нътъ. — «Вълые люди» — возразилъ старикъ — «никогда намъ правды не скажутъ. Я знаю, что въ той странь, откуда вы прибыли, есть новости. Одинь изъ нашихъ молодыхъ людей, Омъ-чу-гвуть-онъ, быль тамь, и сказываль что Соколь (Индейское прозвище Д. Теннера), который дней нъсколько тому назадъ провзжаль адвсь съ женою и съ дътьми, всъхъ ихъ переръзаль. Но, кажется, Омъчу-гвуть-онь сделаль сань что-нибудь недоброе: онъ что-то не спокоенъ, а увидя васъ бъжалъ.»

«Гт. Стюартъ и Грантъ стали однако жъ искатъ Омъ-чу-гвутъ-она по всемъ хижинамъ, и удостовърясь въ его побъгъ, сказали старику: «Правда, онъ сдълалъ недоброе дъло; по тотъ, кого хотълъ онъ убитъ, съ нами; неизвъстно, будетъ ли онъ еще живъ. . . .» Тогда показали меня Индъйцамъ, собравшимся на берегу.

«Здъсь ны нъсколько времени отдыхали. Осмотрван мон раны. Я удостовърнаси, что пуля, раздробивъ кость руки, вошла въ бокъ близъ ребра. и просиль г. Гранта вынуть ее; но ни онь, ни г. Стюартъ на то не согласились. Я принужденъ быль самь начать операцію лівою рукою. Ланцеть, данный мив г. Грантомъ, переломился. Я взяль перочинный ножичекь, и тоть переломился, потому что въ этомъ мъсть мясо очень отвердъло. Наконецъ дали мив широкую бритву, и я вынуль пулю; она была очень сплющена. Оленья жила и другія снадобья остались вь ранв. Коль скоро увидьль я, что пуля ниже ребръ не опустилась, сталь надвяться на выздоровленіе; но, имвя причину полагать, что рана моя была отравлена ядомъ, предвидълъ медленное выздоровленіе.

«После того отправились мы въ деревню, въ которой старшиною былъ родной брать моего убійцы. Тутъ г. Стюартъ имель предосторожность спратать меня опять. Жители призваны были тъм VIII.

одинъ за другимъ; имъ роздали табаку. Но всѣ розысканія остались тщетны. Наконець меня по-казали, и сказано было старшинѣ, что мой убійца быль родной, его братъ. Онъ потупилъ голову, и отказался отвѣчать на вопросы бѣлыхълюдей. Но мы узнали отъ другихъ Индѣйцевъ, что жена моя съ дочерьми останавливалась въ этой деревиѣ на пути своемъ къ Дождевому Озеру.

«Мы тотчась туда отправились, и нашли ихъ задержанныхъ въ конторъ. Подозръніе тамошнихъ купцевъ было возбуждено ихъ безпокойствомъ и ужасомъ, также и моимъ отсутствіемъ. Коль скоро меня завидьли, старуха убъжала въ лъсъ; но купцы послали за нею погоню; ее поймали и привели.

«Гг. Стюартъ и Грантъ предоставили мивсамому произнести приговоръ надъ женою, явно виновной въ покушеніи на мою жизнь. Они объявили ея преступленіе равнымъ злодъйству Омъчу-гвуть-она и достойнымъ смерти или всякой другой казни. Но я потребоваль, чтобъ ее только прогнали изъ конторы безъ запасовъ, и запретили бъ туда являться. Она была мать моихъ дътей: я не котълъ, чтобъ она была повъщена или забита до смерти (какъ предлагали мив купцы); но видъ ея становился мив несносенъ: по просъбъ моей, ее прогнали безъ наказанія.

«Дочери сказали, что въ ту минуту, какъ упалъ я безъ чувствъ на камень, онъ, почитая меня мертвымъ и новинуясь приказанию матери, пустились въ обратный путь, и предались бъгству. Въ нъкоторомъ разстоянии отъ островка, гдъ я лежаль, старуха причалила къ кустарнику, спрятала тамъ мое платье, и послъ долгаго перехода скрылась въ лъсу; но потомъ, размысливъ, что лучше бы сдълала, если бъ присвоила себъ мою собственность, воротиласъ. Тогда-то услышалъ и крики дочерей, сопровождавшихъ старуху, которам нодбирала мое платье на берегу. . . . »

Нынь Джонъ Теннеръ живетъ между образованными своими соотечественниками. Онъ въ тяжей бъ съ своею мачихою о нъсколькихъ неграхъ, оставленныхъ ему по наслъдству. Онъ оченъ выбодно продалъ свои любопытныя «Записки»; и на дняхъ будетъ въроятно членомъ Общества Воз-Уставление Събебраности. Словомъ, естъ надежда, что Теннеръ современемъ сдълается настоящимъ уапнее събебрана и поздравляемъ его отъ искренняго сердца.

<sup>\*</sup> Общество, коего пъль — нетребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать инжакихъ крънкихъ напитковъ.

<sup>\*\*</sup> Прозвище, данное Американцамъ: смыслъ его намъ пензвъстенъ.

## письма къ а. о. ишимовой.

I.

На-дняхъ я имълъ честь быть у васъ, и крайне жалью, что не засталъ васъ дома. Я надъялся поговорить съ вами о дълъ\*. Петръ Александровичь обнадежилъ меня, что вамъ угодно будетъ принять участіе въ изданіи Современника. Заранъе соглашаюсь на всъ ваши условія и ситиу воспользоваться вашинъ благоразположеніемъ. Мнъ

\* Издатели не излишнить считають пояснить, когда н о чемь здась писаль авторь. Въ кингъ The poetical works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall, изданной 1829 въ Парижъ, нашель онъ много прекрасныхъ произведеній повзін, мало извъстныхъ у насъ въ Россін. Онъ желаль познакомить съ ними публику, предположивъ напечатать нъсколько переводовъ въ Современникъ. Эта мысль особенно занимала его въ послъднее время. Предпочтительно обратиль онъ винманіе на Уаллера (Barry Cornwall), который, въ литературной жизни Пушкина, можно сказать, быль послъднить его собесъдникомъ. Посреди разнообразныхъ трудовъ по изданію журнала, заготовленію матеріаловь для исторін Петра - Великаго и по множеству начатыхъ жетьюсь новнакомить публику съ произведеніями Barry Cornwall. Не согласитесь ли вы перевести ивсколько изъ его Драматическихъ Очерковъ? Вътакомъ случав буду иметь честь препроводить къвамъ его книгу.

## H.

Крайне жалью, что мнв невозможно будсть сегодня явиться на ваше приглащение. Покамъсть, честь имью препроводить къ вамъ Barry Cornwall.

статей въ прозв, отнимавшихъ у Пушкина все свободное время, ему некотда было заняться самому предполагаенымъ переводомъ съ-Англійскаго. Онъ пригласиль въ сотрудничество по этому двлу извъстную сочинительницу Исторіи Россіи ве разсказахь для дытей, Александру Осиновну Ишимову, которой слогь такъ ему нравнася, и которой знаніе Англійскаго языка было ему извъстно. 25 Января, 1837 года, Пушкинъ писаль къ ней первое писько. Это было ек понедпланикъ. На другой день онъ получилъ отвътъ дъвицы Ишимовой, которая, слышавь оть знакомыхъ Пущжина, что онъ обыкновенно, по окончаніи утреннихъ трудовъ, часу въ четвертомъ всегда прогуливался, преддагала ему направить прогудку въ ту сторону, гдф она живеть, и изъявила желаніе лично переговорить съ. нимъ объ этомъ дъль. 27 Января, ее среду (вечеромъ въ этотъ день начались предсмертныя страданія Пушкина, продолжавшіяся до пятницы) въ третьень часу пополудни, дъвнца Ишимова получила отъ него пакеть, собственною рукою его надписанный, въ немъ книгу для перевода и второе писько, после котоВы найдете въ концъ книги имесы, отивиенныя каранданиемъ. Переведите ихъ какъ умъете—увъряю васъ, что переведете какъ нельзя лучие. Сетодня я нечанню открылъ ваппу Исторію въ разсилзахъ, и поневолъ зачитался. Вотъ какъ надобно писать!

раго по всей въроятности уже некогда ему было написать ни строки, кромъ означеннаго адреса на накетъ къ ней. Тонъ спокойствія, господствующій въ этомъ письмъ, порядокъ всегдащнихъ занатій, неизмѣнившійся до послѣдвей минуты, изумительная точность въ частномъ дѣлѣ, даже почеркъ этаго письма, сохраняющій всѣ признаки внутренней тишины, свидѣтельствуютъ ясно, какова была свла души поэта.

## послъднія минуты пушкина.

Россія потерила Пункина въ ту минуту, когда геній его, созрѣвіній въ опытахъ жизни, размышленіемъ и наукою, готовился дѣйствовать нолною силою — потеря невозвратная и пичѣмъ невознаградимая. Что бы онъ написаль, если бъ судьба, такъ незапно не сорвала его со славной, едва начатой ими дороги? Въ бумагахъ, послѣ него оставшихся, найдено много мачатаго, весьма мало копченнаго; съ благоговѣйною любовію къ его памяти, мы сохранимъ все, что можно будеть сохранить изъ сихъ драгоцѣнныхъ остатковъ; и они въ свое время будутъ изданы въ свѣтъ \*. Здѣсъ

<sup>\*</sup> Вскоръ за полнымъ изданіемъ сочиненій, уже извъстныхъ публикъ и теперь издаваемыхъ въ осьми частяхъ по подпискъ. Если напечатать все найденное въ рукописяхъ Пушкина, то конечно составится два хорошихъ тома, или и плть, если присоединить къ литературнымъ отрывкамъ всъ матеріалы, приготовленные для Исторіи Петра-Великаго. Ж.

сообщаются читателянь извъстія о послъднихь минутахь его жизни. Они описаны просто и подробно въ нисьмъ къ несчастному отцу его.

## Письмо къ С. Л. Пушкину.

15 Февраля 1837.

Я не имълъ духу писать къ тебъ, мой бъдный Сергъй Львовичь. Что могь д тебъ сказать, угистенный нашимъ общимъ несчастіємъ, которое упало на насъ, какъ обвалъ, и всъкъ раздавило? Нашего Пункина ньть! Это къ несчастию върно; но все еще кажется невъроятнымъ. Мысль, что его нътъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновенныхъ, ясныхъ, ежедневныхъ мыслей; еще по привычка продолжаень искать его; еще такъ естественно ожидать съ нимъ встрачи въ накоторые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровь какъ будто отзывается его голось, какъ будто раздается его живой, ребячески-веселый смыхь, н тамъ, гдъ онъ бывалъ ежедневно, ничто не переманелось, нать и признаково бадственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкъ, все на своемъ мъстъ; а онъ пропалъ, и навсегда — непостивнио! Въ одну минуту погибла сильная, крипкая жизнь, полная генья, свътлая надеждами. Не говорю о тебъ, бъдный и дряхлый отець; не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ. Россія лишилась своего любинаго, національнаго поэта. Онъ пропаль для нея въ ту минуту, когда его созръваніе совершалось; пропаль, достигнувь до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кипучею, иногда безпорядочною, силою молодости, тревожимой геніемъ, предается болье спокойной, болье образовательной силь зрылаго нужества, столь же свыжей, какъ и первая, можеть быть, не столь порывистой, но болье творческой. У кого изъ Русскихъ съ его смертно не

оторвалось что - то родное отъ сердца? Слава нынышнаго царствованія утратила въ немъ своего поэта, который принадлежаль бы ему, какъ Державинъ славъ Еклтеринина, а Карамзинъ славъ Александрова.

Первыя минуты умаснаго горя для тебя прошли; теперь ты можеть меня слушать и плакать. Я опишу тебь все, что было въ последнія минуты твоего сына, что я видель самь, что мие разсказали другіе очевидцы. Въ середу, 27 числа января, въ 10 часовъ вечера пріъхаль д къ князю Вяземскому. Мнъ сказывають, что н онъ и княгиня у Пушкиныхъ, а Валуевъ, къ которому я зашель, встръчаеть меня словами: получили ли вы записку княгини? За вами давно послали; поъзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извъстіемъ, я побъжаль съ льстинцы. Прівзжаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ двержи его кабинета, нахожу докторовъ Арендта и Спасскаго; князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вопросъ: какове оне? Аренать отвачаль мив: очень плохъ; умреть непременно. Воть что разсказали мие о случившенся: въ шесть часовъ после обеда Пушкинъ привезень быль въ атомъ отчалиномъ положении домой подполковникомъ Данзасомъ, его лицейскимъ товарищемъ. Каммердинеръ приняль его изъ кареты на руки и поцесь на ластницу. Грустно тебъ нести меня? спросыль у него Пушкинь. Его внесли въ кабинеть; онь самь вельль подать себь чистое былье; раздылся, и легь на дивань. Въ то время, когда его укладывали, жена, пи о чекъ не знавшая, хотьла войти; но онъ грожинь голосомь закричаль: n'entrez pas; il y a du monde chez moi. Онъ боялся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежаль совсыть раздытый. Послали за докторами. Арендта не нашли; пріфхади Шольць и Задлерь. Пушкинь вельль всемь выйти (въ это время у него были Данзась и Плетневь). Илого со мною, сказаль онь, подавая руку Шольцу. Его осмотрели, и Задлеръ урхаль за нужными инструментани. Оставшись съ Шольценъ, Пушкинъ спросиль;

Уто вы дужаете о мосму положении, скажите откровенно? — Не могу оть вась скрыть, вы въ опасности. — Скажите лугше, умираю. — Считаю долговь не скрывать и того. Но услышимь мизніе Арената и Саломона, за которыми послано. — Je vous remercie, vous avez agi on honnéte homme envers moi, сказаль Пушжинь, замодчадь, потерь рукою добь, потомъ прибавыль: il faut que farrange ma maison. — Не желаете ли видъть кого изъ вашихъ ближнихъ? спросель Шольцъ. — Прощайте, друзья! сказаль Пушкинь, обративь глаза на свою библютеку. Съ кънъ онъ прощалси въ эту минуту, съ живыми ли друзьими, или съ мертвыми, не знаю. Онъ, немного погодя, спросиль: Разви вы думаете, тто л гасу не прожису? — О нъть! но я полагаль, что вамь будеть пріятно увидеть кого нибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здъсь. — Да, но л желаль бы и Жуковскаго. Дайте мнь воды; тошнить. - Шольць тронуль пульсь, нашель, что рука была холодна, пульсь слабъ и скорь; онъ вышель за питьемъ, и послади за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какъ это случнлось, но ко миь не приходиль никто. Между тыкь прівхали Задлерь и Саломонъ. Шольцъ оставилъ больнаго, который добродушно пожаль ему руку, но не сказаль ни слова! Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увърился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодныя со льдомь примочки на животь и давать прохладительное питье; это произвело желанное дъйствіе: больной поусноконлся. Передъ отъвздонъ Арендта, онъ сказаль ему: попросите Госудага, гтобъ Опъ мена простиль. Аренать увхаль. поручивь его Спасскому, домовому его доктору, жогорый во всю ту ночь не отходиль отв его постели. Плохо жив, сказаль Пушкинь, когда подошель къ нему Спасскій. Спасскій старалси его усположи: но Пушкинъ махнулъ рукою отрицательно. Съ'етой минуты онь какъ будто пересталь заботиться о себъ н всь сто мысли обратились на жену. Не давайте излишних надежде жень, говориль онь Спасскому, не скрывайте от нел, в тем дъло; она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрогемь дылайте со много, что вотите, я на все согласень и на все готовъ. Въ это время уже собрались киязь Вяземскій, княгиня, Тургеневъ, графъ Вісльгорскій и я. Княгинабыла съ меною, которой состояние было невыразимо; какъ привидъніе иногда прокрадывалась она въ ту горницу, гда лежаль ел умирающій мужь; онь не могь се видьть (онь лемаль на дивань лицемь оть оконь п дверн); но всякій разъ, когда опа входила, или только останавливалась у дверей, онъ чувствоваль ея присутствіе. Жена здись? говориль онь. Отведите ее. Онъ болася допускать ее къ себъ, ибо не котълъ, чтобъ она могла замътить его страданія, кон съ уди-. вительнымъ мужествомъ пересиливалъ. Уто дъластв жена? спросиль онь однажды у Спасскаго. Опа биднал безвинно терпить! вы свъть ее заподлив. Вообще съ пачала до конца своихъ страданій (кромъ двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли всякую меру человеческого терпенія), онь быль удивительно твердъ. Я быль въ тридцати сраженіяхъ, говорнав докторв Арендть, а видьль иного умирающихь, но мало видьль подобнаго. И особенно замьчательно то, что въ эти последніе часы жизни, онъ какъ будто сдълался иной; буря, которая за нъсколько часовъ волновала его душу неодолиною страстію, нсчезла, не оставняв на ней и следа; ни слова, ниже воспоминанія о случившемся. Но воть черта чрезвычайно трогательная. Наканунь получиль онь пригласительный билеть на погребение Гречева сына. Онъ вспоменить объ этомъ посреди своего страданія. Если увидите Грега, сказаль онь Спасскому, поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участів ев его потеръ. У него спросили: желяеть ли исповъдаться и причаститься. Онъ согласился охотно и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. То, что отъ него услы-

шаль унирающій, обрадовало, успоконло и украпило его душу. Исполняя желаніе, уже угаданное, въ которомъ выражалась трогательная заботливость о его судьбъ и за гробомъ, онъ исповъдался и причастился Святыхъ Таинъ. До пяти часовъ угра въ его положенін не произошло пикакой перемены. Но около пяти часовъ боль въ животь сдълалась нестериниою и сила ел одольла силу души; онъ началь стонать; послали опять за Арендтомъ. По прівздв его нашли нужнымъ поставить промывательное; но оно не помогло и только-что усилило страданія, которыя наконець дошли до крайней степени и продолжались до семи часовъ утра. Что было бы съ бъдною женою, если бы она въ теченіе этихъ двухь вековыхь часовъ, могла слышать его стоны? Я увъренъ, что ел разсудокъ не вынесь бы этой душевной пытки. Но воть что случилось: она, въ совершенномъ изнурении, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей, кон однъ отдъляли ее отъ постели мужа. При первомъ страшномъ крикъ его, княганя Вяземская, бывшая въ той же горниць, бросилась къ ней, опасалсь, чтобы съ нею чего не сдълалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тажелый летаргическій сонъ овладыль ею, и этогь сонь, какъ будто нарочно посланный свыше, миновался въ ту саную минуту, когда раздалось последнее стенаніе за дверями. Но въ эти минуты жесточайшаго испытаніл, по словань Спасскаго н Арендта, во всей силь оказалась твердость души унирающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стональ, боясь, какъ онъ говориль самъ, чтобы жена не услышала, чтобъ ее не испугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно заметить, что во все это время и до самаго конца, мысли его были светлы и намять свежа. Еще до начала сильной боли онь подозваль къ себв Спасскаго, вельль подать кажую - то бумагу, его рукою написанную, и заставиль ее смечь. Потомъ призваль Данзаса и продиктоваль ему записку о накоторыхъ долгахъ своихъ. Это его однако изнурваю, и посаф онъ уже не могъ саравть ни-

какихъ другихъ распоряженій. Когда поутру кончились его нестеринныя страданія, онъ сказаль Спасскому: *Жену! половите жену!* — Этой прощальной минуты к тебь не стану описывать. Потомъ потребоваль датей; они спали; ихъ привели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каждаго оборачивалъ глаза иолча, клаль ему на голову руку, крестиль и потомъ движеніемъ руки отсылаль прочь. Кто эдись? спросиль онь у Спасскаго н Данзаса. Назвали меня и Вяземскаго. Позовите, сказаль онъ слабымъ голосомъ. Я подошель, взяль его похолодівную, протянутую ко мні руку, поцаловаль ее: сказать ему ничего и не могь, онь махнуль рукою, и отошель. Но онь опять подозваль меня: Скажи Государю, промодвиль онь, что жив жаль ужереть; быль бы весь Его. Скажи, тто л Ему желаю долгаго, долгаго царствованія, гто я Ему желаю стастія въ Его Сынь, стастія в Его Россіи. — Эти слова товорнав онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простился онь съ Вяземскимъ. Въ эту минуту прівхаль графъ Віельгорскій и вошель къ нему, и также впоследніе подаль ему живому руку. Было очевидно, что онь спъщиль сдълать свой последній земной расчеть и какъ будто подслушивалъ шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсь, онъ сказаль Спасскому: Смерть идеть. Когда подошель из нему Тургеневь, онъ посмотраль на него два раза пристально, пожаль ему руку; казалось, хотьль что-то сказать, но махнуль рукою и только промолвиль: Карамзину! Ев не было, за нею немедленно послали, и она скоро прівхала. Свиданіе ихъ прододжалось только минуту; но когда Катерина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнуль и сказаль: Перекрестите меня, потомь поцаловаль у ней руку. — Между тыть данный ему пріемъ оніума нісколько его успоконль; кі животу вибсто -метиргам атвандакинди имеран амеромичи акиндолож ныя; это было пріятно страждущему; и онъ началь безпрекословно исполнять предписанія докторовь, которыя прежде всь отвергаль упрямо, будучи испугань

своими муками и жадно желая смерти для ихъ прекращенія. Но туть онъ сделался послушень, какь ребенокъ; санъ накладываль компрессы на животъ и помогаль темь, кои около него суетниесь. Словомь, ему повидимому стало гораздо лучше. Такъ нашелъ его докторь Даль, пришедшій къ нему въ два часа. Худо мин, брать, сказаль Пушкинь съ улыбкою Далю. Но Даль, дъйствительно имъвшій болье другихь надежды, отвачаль ему: мы всь надвомся, не отчаявайся и ты.-Нвине! возразнав онв, мни эдись не житье; пумру; да видно таки и надо. Въ это вреня пульсь его быль полнъе и тверже; началъ показываться небольшой общій жарь. Поставван ніявки; пульсь сталь ровнюе, реже и гораздо легче. Я ухватился, говорить Даль, какъ утопленникъ за соломенку, робкимъ голосомъ провозгласиль надожду и обмануль-было и себя и другихъ. Пушкинъ, замътивъ, что Даль быль пободрве, взяль его за руку и спросиль: Никого туть кыть? --Никого. — Даль, скажи мыв правду, скоро-ли я умру? — «Мы за тебя надвемся, Пунквив, право надвемся». -- Ну, спасибо! отвічаль онь. Но повидимому, только однажды и обольствлся онь утьшениемь надежды; ни прежде, ни носле этой минуты онъ ей не върнаъ. Почти всю ночь (на 29-е число, эту ночь всю Даль просидьль у его постели, а я, Вяземскій и Вісльгорскій въ ближней горинць) онъ продержаль Даля за руку; часто браль по ложеткъ воды или по круиникъ льда въ ротъ, и всегда все дълалъ самъ: спиналь стакань сь ближней полки, терь себь виски льдомъ, самъ накладываль на животъ припарки, самъ ихъ переивняль и проч. Онъ мучилоя менье отъ боли, немели отъ чрезиврной тоски. Ахч! какал тоска! пногда восклицаль онь, захидывая руки на голову, сердце изнываеть! — Тогда просиль онь, чтобы подняли его, или поворотили на бекъ, или ноправили ему нодушку; и не давь кончить этаго, останавливаль обыкновенно словани: "ну! такъ, такъ — хорошо; вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо;

ван пестой — не кадо — потлии меня только за руку — иу соти и хорошо, и прекрасно!» — (все ато его точния выраженія). Вообие, говорить Даль, въ обращении со иного онъ быль повадливъ и послушень, какъ ребенокъ, и дълаль все, чего и хотълъ. Однажды онъ спроснаъ у Доля: Кто у жены моей?--Даль отвічаль: много добрых в людей иринциають въ тобъ участіе; зала и передняя полны съ утра до ночи. — Ну спасибо, отвъчаль онь, однако же поди, скажи жень, гто все слава Богу левко; а то ей тамь, пожалуй, насоворять.--Даль его не обнануль. Съ угра 28 числа, въ которое разнеслась но городу въсть, что Пушкинъ укираеть, его передиля была нолня прикодящихъ; одни освъдомлялись о немъ черезъ посланных»; другіе — и моди вобхъ состояній, знакомые и незнакомые - приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби вырамалось въ этомъ движенін. Число приходищихъ сдълялось наконець такъ велико, что дверь прихожей (которая была подль набинета, гдь лежаль умирающій) безпрестанно отворилась и затворилась; это безноконло страждущаго; и мы придумали занереть эту дверь, задвинули ее изъ съней залавкомъ и вибсто ее отворили другую увенькую прамо съ лестнацы въ буссть; а гостиную, гдв находилась жена, отгородили оть столовой ширмачн. Съ этой минуты, буфеть быль безпрестанно набить народомъ; въ столовую же входили только знановые. На лицать выражалось простодушное участіе; очень многіе плакали. Такое изъявленіе общей скорби меня глубоко трогало; въ Русскихъ, которынъ дорога отечественняя слава, оно было неудивительно; но учаетіе иновенцевь было для меня усладительною нечалиностію. Мы терили свое, мудрено ли, что ны горевали? Мо ихъ что такъ трогало? Отвъчать негрудно. Геній есть общее добро; въ ноклонения гению всь народы родия; и когда онъ безвременно нокидаеть зеилю, всь провожають его съ одинакою братскою скорбію. Пушживъ, по своему генію, быль собственностію не одной

Россін, но и цьлой Европы; потому-то и многіє нвоземцы приходили къ двери ого съ нечалио собствеиною, п о нашеме Пушкинь пожальли, какъ будто о своеми. Возвращаюсь къ своему описанию. Пославъ Даля ободрить жену надеждою, Пункинъ самъ не имъль никакой. Однажды спросиль онь: Который чась? и на отвъть Даля продолжаль прерывающимся голосомъ: Долго м. . . . жив . . . такъ мучиться? . . . Повакуста... поскорый!... Это повторых онъ несколько разъ послъ: скоро ли конецъ?... и всегда прибавляль: пожалуста поскорый! Но вообще (посль мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа), онъ быль удивительно териванвъ. Когда тоска и боль его одолевали, онъ дълаль движения руками или отрывисто кряктель, но такъ, что почти его не могли слышать. Терифть надо, другъ, дълать нечего, сказаль ему Дяль, но не стыдись боли своей, стонай, тебъ будеть логче. — Ньяж, онъ отвъчаль прерывчиво: ньть...не надо...стонать;... жена...услышить;...смъшно же... стобъ этоть... вядорь меня ... пересилиль, ... не хогу. — Я пожинуль его въ 5 часовъ утра, и черезъ два часа возвратился. Видъвъ, что ночь была довольно спокойна, я помель къ себъ почти съ надеждою, но возвратась, нашель иное. Аренать сказаль мив рамительно, что все кончено, и что ему не нережить дия. Дъйствительно, пульсь ослабвль и началь упадать приквано; руки начали стыть. Онъ лежаль съ закрытыми глазами; иногда только подымаль руки, чтобы взять льду и потереть имъ добъ. Ударило два часа понолудии, и въ Пушкине осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открыль глаза и попросиль моченой морошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ вижно: Позовите жену, пускай она меня покормить. Она пришла, опустилась на кольни у изголовья, поднесла ему AOMETRY, ADVITO MODOMEH, DOTOMB DDEMARACL ANDEMS къ лицу его; Пушкинъ погладиль ее по головъ и сказаль: Ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо; поди.— Спокойное выражение лица его и твердость голоса

обманули бъдпую жену; она вышла какъ будто просіявшая оть радости. Воть увидите, сказала она доктору Спасскому, онъ будеть живъ; онъ не умреть. -А въ эту минуту уже пачался последній процессь жизни. Я стояль вивств съ графонь Віельгорскимъ у постели въ головахъ; съ боку стоялъ Тургеневъ. Даль **меннуль** мив: отходить. Но мысли его были свытлы. Изръдка только полудремотное забытье ихъ отуманивало; разъ онъ подаль руку Далю, и пожимая ее, проговориль: Ну, подымай же меня, пойдемь, да выше, выше..:ну, пойдемя! Но очнувшись, онъ сказаль: Миж было пригрызилось, что я съ тобой льзу вверхь по этимъ книгамъ и полкамъ! високо ... и голова закружилась. Пемного погодя, опъ опять, не раскрывая глазь, сталь нскать Далеву руку и потянувь ее, сказаль: Ну, пойдень же, пожалуста; да внисти. — Даль, по просьбъ его, взяль его подъ мышки и прииодиль повыше; и вдругь, какъ будто проспувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лице его прояснилось и онь сказаль: Контена жизны Даль, не разслушавь, отвьчаль: да, кончено; мы тебя поворотпли. Жизив контена! повториль онь внятио и положительно. Тяжело дышать, давить! были последнія слова его. Я не сводиль съ него глазъ, и заметиль въ эту минуту, что движеніе груди, досель тихое, сдалалось прерывчивымъ. Опо скоро прекратилось. Я смотрвлъ внимательно; ждаль последняго вздоха; но ж его не приметиль. Тишина, его объявшая, показалась мив успокоспісмъ, а его уже не было. Всв надъ нимъ молчали. Минуты черезь двв я спросиль: «что опъ?» — Копчилось! отвъчаль мив Даль 4. Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли надъ ипиъ, молча, не шевелясь, не смъя нарушить таниства смерти, которое совершилось передъ нами во всей умилигельной святынь своей. Когда всь ушли, я съль передъ намъ, и долго, одиль, смотръль ему въ лице. Инкогда на этомъ лицъ и не видалъ пичего

<sup>1.</sup> Въ три четаерти третълго часа по полудии, 29 Яппаря.

подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую мивуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нъсколько минуть какос-то судорожное движение, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія для отдыха после тяжелаго труда. Но что выражалось на его лиць, я сказать словами не умью. Оно было для меня такъ ново н въ то же время такъ знаконо. Это це было ни сопъ, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое; нъть! какаято важная, удивительная мысль на немъ развивалась; что-то похожее на видьніе, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знаніе. Всматриваясь въ него, мий все хотьлось у него спросить: что видишь, другь? И что бы опъ отвъчаль мит, если бы могъ на минуту воскрепуть? Воть минуты въ жизпи нашей, которыя вполнь достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, и увидель лице самой смерти, божественно-тайное; лице смерти безъ покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увъряю тебя, это никогда на лиць его не видаль я выраженія такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она конечно таплась въ немъ и прежде, будучи свойствепна его высокой прпродь; но въ этой чистоть обпаружилась только тогда, когда все земное отделилось отъ него съ прикосновениемъ смерти. Таковъ быль конець нашего Пушкина. — Опишу въ немногихъ словахь то, что было посль. Кь счастію, я вспоминль во-время, что надобно съ него снять маску; это было нсполнено пемедленно; черты его еще не успъли взмениться. Конечно, того перваго выраженія, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но все мы имьемь отпечатокь привлекательный, изображающій не смерть, а тихій, величественный сопъ. Не буду разсказывать того, что сделалось съ бедною женою: при ней находились неотлучно киягиня Ваземская, Е. И. Заграмская, графъ и графиня Строгановы. Графъ

взяль на себя всь распоряженія похоронь. Побывь еще нъсколько времени въ домъ, я поъхаль къ Віельгорскому объдать; у пего собрались и всь другіе, видъвшіе последнюю минуту Пушкина; и опъ самъ быль приглашенъ за три дня къ этому объду...праздновать день моего рожденія. На другой день, мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а на слъдующій день, въ вечеру, перенесли его въ Конюшепную церковь. И въ эти оба дня, та горипца, гдъ онъ лежаль во гробь, была безпреставно полна народомь. Консчно болье десяти тысячь человькъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали; вные долго останавливались и какъ будто хотели всмотреться въ лице его; было что-то разительное въ его неподвижности, посреди этаго движенія, и что-то умилительно-таниственное въ той молитви, которая такъ тихо, такъ однообразно слышалась посреди этаго смутнаго говора. Отнъваніе происходило 1-го Февраля. Многіе изъ нашихъ знатныхъ господъ и многіе изъ иностранныхъ министровъ были въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, гдъ надлежало ему остаться до отправленія изъ города. 5-го Февраля, въ 10 часовъ вечера, собрались мы въ последній разъкъ тому, что еще для насъ оставалось отъ Пушкина; отпъли послъднюю панихиду; ящикъ съ гробомъ поставили на сади; въ полночь сани тронулись; при свътъ месяца, я провожаль ихъ несколько времени глазами; скоро они поворотили за уголъ дома; и все, что было на земль Пушкинъ, навсегда пропало изъ глазъ жонхъ.

В. Жукосскій.

За твломъ савдовалъ А. Н. Тургеневъ. Пушкинъ не разъ говаривалъ менѣ, что желаетъ быть похоропенъ въ Святогорскомъ Успенскомъ монастырѣ, гдѣ недавно положили его мать. Этотъ монастырь находится Исковской губернія въ Опочковскомъ увздѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ сельца Михайловскаго, гдѣ Пушкинъ про-

всяб песколько леть поэтплеской жизни своей. 4-го числа, въ деватомъ часу вечера, тело привезли во Исковъ, откуда опо, по падлежащемъ распоряжении со стороны губерискаго пачальства, въ ту же ночь на 5-с число Февраля было отправлено черезъ городъ Острови въ Святогорскій монастырь, куда привезли его уже къ 7-ми часамъ вочера. — Мертвый мчался къ своему последнему жилищу мимо своего опустытаго сельского домпка, мимо трехъ любимыхъ сосенъ, пиъ педавно восивтыхъ. Тъло поставили на Селтой горь въ соборной Успенской церкви, и отслужили съ вечера панихиду. Всю почь рыли могилу подль той, гдь поконтси его мать. На другой день, на разсвыть, по совершенін божественной литургін, въ последній разъ отслужили нанихиду, и гробъ быль опущень въ могилу, въ присутствін Тургенева и крестьянь Пушкина, принединув изв сельца Михайловского отдать посавдий долгь доброму своему помещику. Чудио показалось предстоявшимъ изреченіе Библін, сопровождавшее горсть земли, брошенной на Пушкина: «эс-MAR CCU.»

конецъ осьмаго и последниго тока.

Spyrbs wow, kans, for Mix webspunds Trus upumagnuriums Yorkr ! rot yespoon bouseness ay Duar pry um uybefor wenterhin withouted, Hay me whow; abjubuls. yo tos yelle + rajua a cuby a Statulus njugues Jugu negu nasque Chrisian

I here wifely outer to how wife Harthown that Thebs poppered Rosaysuden, neupsgebebubu zborg Br bluans neguly works. Most Maha Chuonas Theut worfers youche was die The sail Chringe many -Juvier fullo mbojhuju Hors M ja normbuves refiniero Our see withways cuber byers becausewhent should

## ОГЛАВЛЕНІЕ ОСЬМАГО ТОМА.

## повъсти вълкина.

| •                                             |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Предисловіе                                   | 7    |
| Выстраль                                      | 15   |
| Метель                                        | 39   |
| Гробовщикъ                                    | 63   |
| Станціонный Смотритель                        | 77   |
| Барымня-крестьянка                            | 98   |
| сизсь.                                        |      |
| Путешествіе въ Арзрунъ                        | 135  |
| Разборъ собранія сочиненій Георгія Конискаго. | 208  |
| Вольтеръ                                      | 237  |
| Джонъ Теннеръ                                 | 250  |
| Письма къ А. О. Ишимовой                      | .308 |
| Последнія минуты Пушкина                      | 309  |

T 32

73570

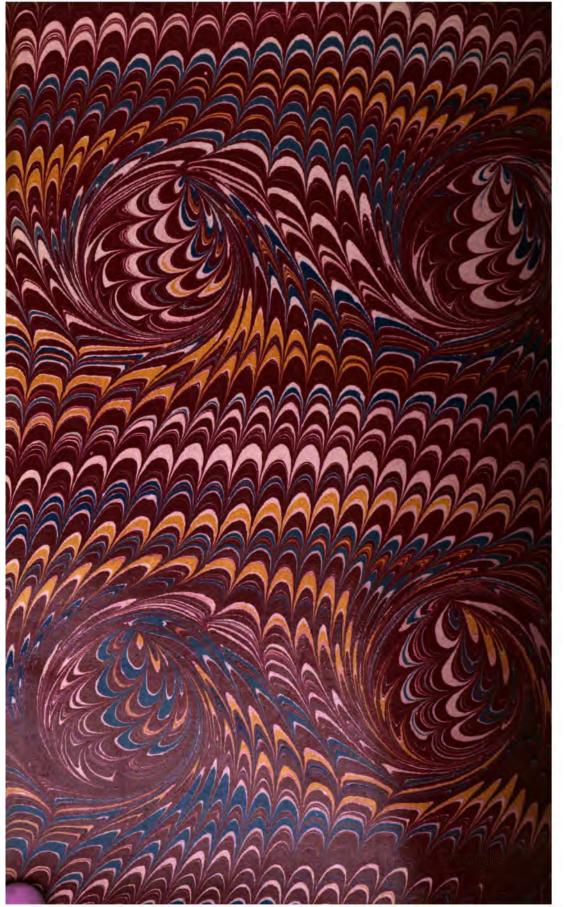

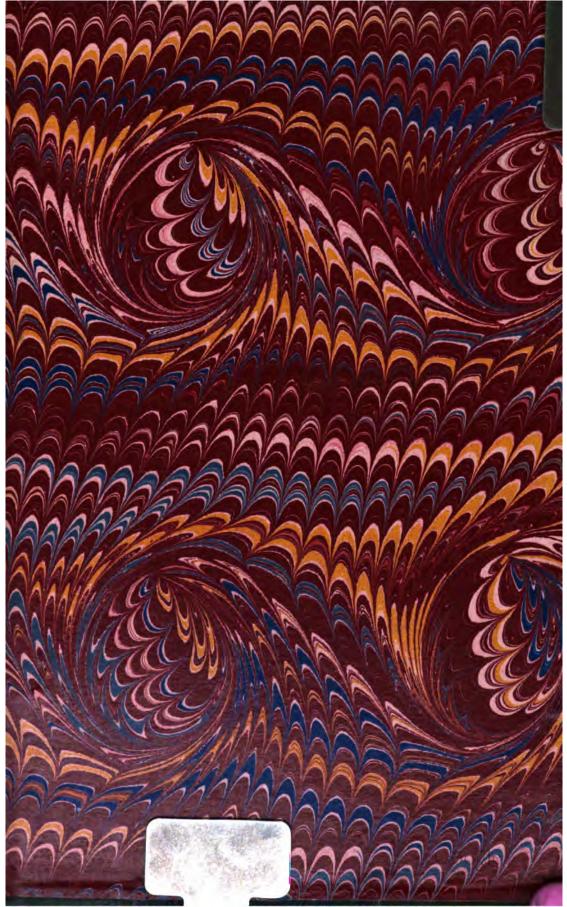

